





## МИХАИЛ ДЕМИН

# БЛАТНОЙ

POMAH

Второе издание

## михаил демин

# БЛАТНОЙ

POMAH

MOCKBA «ПАНОРАМА» 1991 «Эта книга – литературное событие сезона...»

«Меркур» (ФРГ)

«Демин показывает необычные, захватывающие картины из жизни карманников, взломишков, контрабандистов, железнодорожных воров и проституток в соццалистическом •течестве: все то, чего, по официальным советским данным, не существует вовсе...»

«Шпигель» (ФРГ)

«В СССР тоже есть воры и преступники: это так называемые «блатные»... И Эжен Сю и Виктор Гюго были бы в восторге от поразительного документа Михаила Демина. посвященного «чреву» тоталитарной системы...» «Экспресс» (Франция)

«В этой книге – потрясающие подробности из жизни воветского уголовного подполья...»

Критик Джордж Шайлер (СПА)

«Совершенно новое слово в лавине русских мемуаров и самиздатовской литературы. Эту книгу должен прочесть маждый...» Литературное обозрение Саарского радво (ФРГ)

> © 1971 by Mikhail DYOMIN Cover design by Vargich Bakhchanyan © for the Russian language edition 1981 by RUSSICA PUBLISHERS, INC. RUSSICA PUBLISHERS, INC. 799 Broadway. New York, N. Y. 10003

# 4703010100-256 088(02)-91

О Изпательство «Панорама» Москва 1991 по соглашению с RUSSICA PUBLISHERS, INC

СУЧЬЯ ВОЙНА

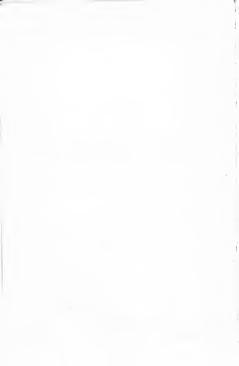

### ПЕРЕД СУДОМ

По вечерам, перед отбоем, тюрьма затижает, затаивается; в недрах се начивается особая, скрытыя жизыь. В этот час вступает в действие стюремный телеграфь. Каждый вечер — проязая каменную голицу стен — звучите лее слашный, дробный стук; несутся призывы, проклятия, просьбы, слова отчачния и ритмы тревоги.

Я сидел на нарах — под окошком — смотрел в зарешеченное небо. Там, в синеве, дотлевал прозрачный июльский закат. Кто-то тронул меня сзади за плечо. сказал шепотком:

Эй, Чума, тебя вызывают.

— Кто?

Цыган. Из семьдесят второй.
 Цыган был одним из моих «партнеров по делу», одним ж

тех, с кем я погорел и был задержан на Конотопском перегоне. Мы частенько с ним так общались — перестукивались, делились новостями. На этот раз сообщение его было кратким. «Завтра начинается сессия трибунала, — передавал Цы-

«Завтра начинается сессия трибунала, — передавал Цыган, — есть слух, что наше дело уже в суде. Так что жди — по утрянке вызовут!»

Он умолк ненадолго. Отстучал строчку из старинной бро-

дяжьей песни «вот умру я, умру я...» и затем:
«Вышел какой-то новый Указ, может, слыхал? Срока, го-

ворят, будут теперь кошмарные... Не дай-то Бог!»

Указ? Я пожал в сомнении плечами. Нет, о нем пока разговора не было. Скорей всего, это очередная «параша», обычная паническая новость, которыми изобилует здешния жизнь... Я усомника в тюремных слухах — и напрасно! Новость эта, как вскоре выясинлось, оказалась верной. Именно в июльский этот день — такой прозрачный и тихий — появылся правительственный указ, стоящный «Указ от 4.6. 1947 года». знаменующий собою начало нового, жесточайшего, вослевоенного террора. Губительные его последствия мне приплось вспытать на себе так же, как и многим тыскчам российских заключенных... Но это — потом, погодя. А пока, примостясь на пошатых нарах, я жала утов — жала супного часа.

По коридорам, топоча, прошла ночная дежурная смена. Отомкнув кормушку, небольшое оконце, прорубленное в дверы и предназначенное для передачи пищи, надзиратель загляжул в камеру и затем сказал с хрипотцой:

— Отбой. Теперь чтоб — молчок!

Постоял так, сопя и щурясь, обвел нас цепким взглядом. И с треском задвинул тугой засов.

День отошел — один из многих торемных дней, уготованма мне суджою. Струащийся за рештенкой заят ём всеяк, сменился милою. И тотчае под потолюм всизкума дамночка — невурка, пыльная забранива ржавой проводочвой сеткой. Свет ее лег на лица людей и окрасил их мертвенвой желизанова.

Многолюдная, битком набитая камера готовилась ко сну — ворочалась, шуршала, пахла потом и дышала тоской. Здесь каждый находился под следствием и дожидался суда. И грядущее утро для многих в камере было роковым, поворотым...

Что оно принесет и каковым оно будет?

Внезапно в углу, неподалеку от окна, раздался негромкий дробный стук.

Я невольно прислушался: три удара — свъ... вотом — шесть, значит — свъ... Затем последовала частая серяя, оборвавшаяся на «ръ... Получалось — «верь», только без мягкого знака. Впрочем, в тюремной азбуке эти знаки, как правило, опусканотся. Кто бы это мог быть? — заинтересовался з. Потя-вулся в угол и прильнул к стене, и сейчас же по лицу ине — по глазам и скулам — хлестнули колодные капли.

Так вот, в чем дело! Это сочилась камерная сырость. По мочам, когда люди спали, тюрьма сама начинала звучать, говорить...

Верь! — усмехнулся я, стирая влагу с ресниц, — во что мне теперь верить?

И опять мне припомнился Львов — пограничный украинский город — самый «западный» и самый вольный изо всех советских городов послевоенной поры.

Наводненный контрабандистами, бендеровцами и валютчиками, он привлек меня не случайно. Устав от скитаний и тягот бездомной жизни, я решил пробраться ва Запад, во

Францию, к своим родственникам, усхавшим из России после революции, мие указали путь, дали нужные апреса во Льюве. Я прибыл туда — и попал к украинским террористам, в одну из их бесчилеленых подпольных организаций. Бендеровны должны были переправить меня за кордон — но не смогли, не успели. Начальсь чекитеские облавы: мне пришлось укодить из города ночью, второпях.

— з песл проса почыми дорогами, изинявая от жары и голо-

жа; в обнищалой этой глуши еду нельзя было достать ни за какие деньги. Да их и не было у меня! И ни украсть, ни выпровить я тоже не мог; случайные редкие хутора встречали при-

шельцев враждебно и настороженно.

Я пил гнилую воду из луж, ел траву и даже крапиву (листья ее надо сворачивать так, чтобы внешняя жгучая их сторова оказалась внутри, тогда крапива становится вполне съедоб-

пой, обретает привкус свежего огурца).

Поначалу я избетал, боялся железнолорожных станций, Но потом не выдержал; в темноте, ползком, дотащился до веррона, спрятался под его настил и долго лежал там, дожидаясь поезда... На этой дороге в вскоре и познакомился с нынешямим момим «партиерами». Две недели разъезжал с ними на местных поездах, подработал немного денег, окреп, поправился, пришел в себя. А затем случилось нелепое это «дело». Неподалеку от Конотопа мы встретили в тамбуре почного ватона двух спекулянтов, везущих на полтавский рынок цветвые румниские шали и дамское белье.

Часть их товара мы забрали себе — и той же ночью, к утру, были задержаны линейной милицией по обвинению в

железнодорожном грабеже.

Я вспоминал все это, томясь бессонищей и коротав ночь. Она тянулась мучительно и долго. Камера давно спала уже, было тихо, только в противоположном конце ее слашалась глухая возня, торолливый шепот. Я уловил обрывки страных фраз: «Тяни... Да не так — снизу...» — «Учите, оглосны, это — мое!» Приподнялся, вглядываясь. И различил неясные шевслящися тени.

велящиеся тени.
Там — я знал — размещались «шкодники»; мелкое ворье и базарные аферисты. Публика эта принадлежит к преступному миру, но не входит в его элиту. В тюремном табеле о рангах

она занимает положение небольшое, неважное.

Шкодники были чем-то взволнованы. Я окликнул их пого-

— Эй, чего вы там суетитесь?

— Да тут фрайер кончается, — ответили мне, — дуба дает.

— Так что же вы ждете? Зовите надзирателя.

Сейчас... Вот только вещички его поделим.

— Да вы что же, сволочи, — удивился я, — хотите голым его оставить?

 Ну, зачем же! Мы его прикрыли, — сказал, приближаясь ко мие, один из шкодников. Он держал в руке суконный повенький полосатый пиджак — офматривал его и ухмылялся, морша губы.

 Хороший материальчик! Чего ж его мертвому оставлять? Ему вель все равно. Теперь для него любая одежда го-

лится, а лучше всего — перевянная.

Когда покойника выносили из камеры, я посмотрел на его лицо; молодое, скуластое, все в рыжих веснушках, оно еще не утратило красок и было до странности безмятежным.

А ведь его раздевали еще дышащим, теплым, в сущности — полуживым. О чем он успел подумать в последний момент? Какая мысль пронзила его и утешила — примирила с тем, что случилось?

Заснул я трудно, перед самой зарей, и сны мне виделись тажкие, болезненные, мутные: заросли крапивы окружали меня, и мертвый мальчик тянулся ко мне всенущатым своим скуластым лицом. «Здесь не пройти, — бормотал он, указывая на заросли, — а ведь мы с тобой голье. Жжется... Если бы у нас были вещи! С вещами...» — Я очнулся, разбуженный окликом надзидателя:

С вещами! На коридор!

В это утро со мною на суд отправлялось немало народа. Шумную нашу ораву пересчитали в коридоре, выстроили попарно и вывели на тюремный, залитый режущим солнцем двор.

Там уже дожидался, пофыркивал и чадил бензином высокий черный фургон — знаменитый арестантский «воронок».

Была субота — день передач и свиданий — и возле ворот, неподалеку от воронка, теснились пришедшие с воли женщины. Одна из них (рыжеволосая, с высомим скулами) показалась мне странно знакомой: было такое чувство, словно бы я животу кастрюлю с димещимся супом. Внезапно руки ее дрогвули. Лицо вапряглось, заострилось, глаза расширились и остекленели.

Я проследил за ее взглядом и вдруг понял, кто она, сообра-

зил, в чем суть!

Женщина увидала в толпе суконный новенький полосатый пиджак — пиджак своего сына. Потом перевела взгляд дальше и там, на чужих, незнакомых людях распознала остальные его вещи: оубашку. бюки. башмаки. Мітювенная темная судорога прошла по ее лицу, но удивительное дело! — она не закричала, не кинулась с расспросами, нет. Рот ее был сомкнут, губы — белы. Что-то она, очевидно, угацывала, постигала... И заранее ужасаясь этому, могчала, — бозлась слог.

Так она стояла, следя за нами и что-то каменное было во всем ее облике. Только руки ее, державшие кастрюлю, дрожали все сильней и опускались все ниже и ниже, проливая на землю. в пыль, поинесенный для сына суп.

2

#### «КОГО НИ СПРОСИШЬ — V ВСЕХ УКАЗ...»

Суд был суровым и скорым: вся его процедура заняла не более часа.

После того, как прокурор произнес обвинительную речь (он настаивал на применении самых решительных мер), выступил наш защитник.

Странный это был защитник!

С ним мы впервые познакомились только здесь, в зале жене — за полчаса до начала заседания... Он принадлежал к категории «казеных» ацвокатов и занимался нашим делом как он сам это заявил — по обязанности, в служебном порядке.

Тщедушный, узкогрудый, заметно лысеющий, он помедлил с минуту, скользко глянул на нас и потом сказал, пожимая шуплыми плеуами:

— Не знаю, право, как быть... По долу своему я призван их запидиять Надо бы, конечно, но — не кочетсе! Рото ведь не советские люди: отщепенцы, преступняки, порождение чухдой среды... Как их, собственно, запидиать? Взгляяните на эти лица; на них явственно проступают черты кретинизма, дурной наследственности и всевозможных пороков.

При этих его словах судья заметно оживился и протер очки. Разместившиеся по бокам его заседатели обменялись короткими репликами. Потом все они пристально стали разлядывать нас, очевидно ища на наших лицах следы кретинизма, подмеченного оратором.

 Ай да защитничек, — изумленно подумал я, — вот уж, действительно, казенный. Что-то я таких не видывал, не знал. А впрочем, что я вообще знаю? Мне еще, вероятно, придется повилать на веку немало чулес.

В зале межлу тем нарастал смутный шум. Низкий женский голос сказал из задних пядов:

- Да разве ж это адвокат? Это какой-то милиционер пе-

реодетый. Ты зашищай, а не пакости!

 Прошу прекратить разговоры, — заявил судья и хлопнул по столу квадратной ладонью. - Иначе прикажу очистить зал! Итак... - Он грузно поворотился к говорившему. -Продолжайте, Только — покороче,

 — Да что ж. собственно, продолжать, — развел руками алополучный наш защитник. — Все, по-моему, и так ясно. Конечно, злесь можно найти некоторые смягчающие обстоятельства: например, молодость и незрелость этого... - Ож тки и в мою сторону пальцем. — И вообще, сложные условия жизни у всех полсудимых: война, беспризорная юность... Трущобный деклассированный мир, взрастивший их — тут ож опять почему-то указал на меня. — был весьма далек от советских общественных идеалов. К трудовой деятельности их, естественно, не приучали, положительных примеров взять им было неоткуда. И в этом смысле для них — это бесспорно будет полезной и оздоровляющей суровая дисциплина и упорный, обязательный, физический труд!

Он умолк и уселся, утирая ладонью взмокшую лысину, Заседание окончилось. Суд удалился на совещание.

 А ведь он, чего доброго, под петлю нас подведет, прошентал, наклоняясь ко мне. Цыган. — Каков ублюдок, а? Посмотрим, — сказал я, — поглядим. Указа, во всяком

случае, нам не избежать.

Я оказался прав: мы не избежали его! В соответствии с новым кодексом двух моих товарищей (Цыгана и другого по кличке Резаный) приговорили к десяти годам лишения свободы. Мне же, как самому молодому и незрелому, дали шесть лет лагерей «со строгой изоляцией» и по отбытии срока наказания — три года ссылки в «отдаленных местах».

Когда нас выводили из зала суда, на глаза нам попались «пострадавшие» — те самые спекулянты, из-за которых мы шли теперь в лагеря. Они, кстати, шли туда же. Вид у них был плачевный: шеки небриты, руки скованы — точно так же, как и у нас. Суд использовал их показания, а затем, в свою очередь, привлек их к ответственности за спекуляцию.

 – Ĥу, что? – усмехнулся Резаный, – выгадали? Не наде было подличать, хитрить, собирать на дерьме сливки.

Цыган был настроен философски.

— Эх вы, гады, — сказал он укоризненно. — Не стыдно вам, а? Мы же ведь поступили с вами по-божески, совестливо: взяли не все, а часть... А вы что сделали? Заявлять кинулись. Эх! Ну как быть честным в этом мире? Где она, истинная совесть?

Он произнес это с надрывом, воздевая руки и гремя железом. Он искренне сокрушался по поводу того, что в этом мире утрачены повтиги чести. Однако конвоир помещал ему прожолжать монолог. Было приказано умолкнуть и поторапливатьск... И так в монуании, мы лобрения по воромен.

. .

Воронок был полон людьми и гудел, словио улей. Разделенный внутри на ужие оссиция — «боксы» — он и в самом желе походил на огромный пчелиный потреможенный улей (с гой только развицией, что в сотах дасеь сопрежался не мед и не сахар1). В том боксе, куда я попал, сидели шкодники — те самые, что раздевали этой ночью умирающего мальчика... Новый сталинский Указ коснулся и их; всем им дали по десять жет. Гораздо больше, чем мне. И пот же, до чего подло устроен человек! Узиая об этом, я испытал невольное и странное облечение. Слояно бы чужая беда могла метя тут утешть...

Червонец! — восклицал кто-то за моим плечом. —
 Кошмар! И главное, за что? За простую чернуху, за куклы!

Чернухами на блатном языке называются мелкие базарные аферы. Некоторые из них весьма любопытны и не лишены остроумия. Забавно выглядит, например, покупка часов.

Подойдя к прилавку, клиент придирчиво выбирает часы — осматривает их и подносит к уху. Он держит часы, упрятанными в ладони, так, чтобы продавец не видел их.

Стоят... — задумчиво говорит покупатель, — заглох-

ли... Хотя нет, пошли. Идут, идут!

Часы и в самом деле — «пошли»... Они успели перекочевать из ладони этого мошенника к другому, незаметно подошедшему сзади и затем растворившемуся в толпе.

Ну, что ж, — заявляет погодя клиент, — я тоже пошел.

— А... Часы? — вопрошает продавец.

— Какие часы? — удивляется мошенник. — Я, правда, жотел было купить, но — передумал. Товар так себе, дрянь. Мне такой и даром не нужен.

Он разводит руками — ладони его пусты. Потрясенный вродавец учиняет скандал, однако доказать ничего не может. Окваченный благородным негодованием «покупатель» требует, чтобы его обыскали при свидетелях. И, в результате, ухожит безнаказанно. Успешно практикуются также различные игры — картежные, азартные, с фокусами. Тут, как правило, работают втроем. Один ведет игру, держит банк. Другой выступает в роли игрока, причем игрока удачливого, которому все время везет... Третий слоняется в толпе и резонерствует — дает советы, ахает, переживает.

Один из самых распространенных базарных промыслов —

«кукла». Афера эта порождена российской нищетой.

Суть здесь проста: людям предлагают «из-под полы» всевозможные дефицитные вещи, такие, которых не сышешь в

магазинах. — импортные кофточки, дорогие отрезы...

Товар обычно упакован в газету и перекрещен бечевкой. Его достают из сумки, украдкой показывают покупатель (кадрывают газету, дают пошупать материал) и затем поспешно прячут: кругом милиция, надо быть настороже! Торговец нервинчает и предлагает отойит в другое, укромное место. Там-то и состоится сделка. Сверток снова извлежается из сумки; внешне все здесь — упаковка и бечева — все совпадает до точности. И так же надорава краешек газеты... Но это уже не прежний настоящий товар, а кукла, набитая рваным тоящьем.

На такой вот кукле и заловились эти шкодники. Покупатель им попался въедливый, тертый; он сразу заподозрил неладное. Тут же, на месте, проверил сверток — и кликнул милиционера...

Теперь они громко порицали судьбу, эту власть и новый кодекс. Указ увеличил все срока примерно втрое. — Как даль-

ше жить? — горевали они, — как работать?

В соседнем боксе помещался тихий, седенький, ласковый старичок; он был арестован за людоедство и приговорен к пвалиати пяти годам катокжных работ.

Судя по рассказам, он начал промышлять этим в последний год войны. В ту пору по Украине бродило немало людей стаких же, по существу, как и я сам!), которые по разным причинам избегали встреч с властями... Ласковый этот старичок укрывал их, давал им приют, а затем — приканчивал, полов поедварительно самногонкой.

Он убивал людей ночью, спящих, протыкая им черепа

большим сапожным шилом.

Трупы старичок разделывал аккуратно. Кости закапывал в огороде; их хрящей и палыдев варил холодец; мясо шло на котлегъв. В течение двух лет (с 1945 по 1947 год) торговал ов котлегъв. В стечение двух лет (с 1945 по 1947 год) торговал ов котлегъми на станционных базараж. И разоблачен был случайно. Из-за костей их раскопали соседские свиньи, забредшев в его огород.

Костей оказалось так много, что следователь поизналу принял их за останки неизвестной братской могилы. Эту версию упорно поддерживал и старичок. Но и здесь его подвели эти самые кости! Слишком уж были они гладкими, очищенными, вываренными.

В тюрьме он вел себя смирно (администрация постоянно ставила его нам в пример!) и теперь он сидел в своем боксе

тихо, как мышь, - помалкивал, думал свое...

Зато политических из угловой секции было слышно — и хорошо слышно!

Каждому из них ( а было их здесь двое) дали по двадцать пять лет — полную катушку! Поняв, что теперь им нечего терять, они, наконец, заговорили во весь голос.

Страна доносчиков и подонков! — доносился из темноты раскатистый бас, — подумать только, во что превратили

Россию!

Обладателя этого баса — Арона Бровмана — я знал; мы несколько дней сядели с ним вместе в КПЗ (в камере предварительного заключения, куда помещают задержанных сразу же после ареста).

Талантливый лингвист и крупный филолог, Бровман работал после войны в Харьковском университете — заведовал там кафедрой. Затем напуганный доносами и растущим антисемитизмом бежал из университета в провинцию, к конотопским своим родственникам. Поступил в среднюю школу и какое-то время жил спокойно - преподавал историю литературы. И все же от доноса он не уберегся; сгубила его любимая наука. На одном из экзаменов он завалил бездарного ученика. шалопая, путавшего рыпарские ордена с ордерами на землю... Родители шалопая потребовали переэкзаменовки. Бровман отказался. Они предложили ему взятку — он выставил их вон. Тогда последовал донос и вскоре филолога взяли по подозрению в крамольной и злонамеренной деятельности. На суде, помимо прочих грехов, его обвиняли также в том, что он морально развращал учащихся, знакомя их с порочной буржуазной культурой: с творчеством Селина, Джойса и Кафки.

Товарищ его по несчастью — бывший военный — тоже был жертвой доноса. Потрясенный жестокостью приговора, он всю дорогу растерянно и гневно проклинал существующие законы.

— Какие законы? — громогласно спрашивал Бровман: — Советские? Ой, не смещите:... Эта система основана как раз на беззаконии. Самом вопиющем! И чудовищные наши срока — наглядное тому подтверждение.

И тотчас — словно бы откликаясь на его слова — кто-то в дальнем боксе запел:

> «Везут на север, срока огромные. Кого ни спросишь — у всех указ. Взгляни, взгляни, в глаза мои суровые, Взгляни, быть может, последний раз».

— Тихо! — прикрикнул концоир. — Петь и громко разговаривать в поездке запрещено, вы что, не знаете?

— А куда нас, кстати, везут? — поинтересовался я. —
 Что-то уж очень долго...

— На вокзал, — ответил, погромыхивая ключами, конвоир. — Поедете туда, где девяносто девять плачут, а один смеется... Ла и то — начальник режима!

ется... да и то — начальник режима:

— Ну что за проклятые времена, — сказал тогда Бровман,

— мало того, что создали режим, еще и специальную должность придумали. Начальник режима! Это кто же? Уж не сам ли Иосиб Виссапионович?

Таков был этот наш «улей» — шумное вместилище греха и

кошмаров.

3

#### холодная гора

Сутки спустя я находился уже в Харьковской центральной распределительной тюрьме — на самой крупной пересылке Украины.

Знаменитая эта тюрьма господствует надо всем городом; она видна издалека. Угрюмая и громоздкая, она стоит на возвышенности, которую харьковчане окрестили — и вероятно не случайно! — Холодной Горой.

Отсюда расходятся железные дороги во все концы державы — на четыре стороны света... Тюрьма эта, как гигантский насос, неустанно перекачивает людские массы с юга на север и с запада на восток. На Дальний Восток и на Клайний Север.

Этапы движутся беспрерывно, сплошным потоком; прибывают сюдя на теплых краев и уходят в тайгу, к потибельным снежным тундрам, к побережьям студеных морей. Холодом вест от одной только мысли об этом. И от каменных стен тюрьмы тянет сыростью и ознобом. И негде согреться иззябшей душе.

И все-таки здесь, на Холодной Горе, тоже есть свое «теплое» место. Одна из камер огромной этой пересылки называется «Индией». Экзотическая эта камера, как правило, угловая и на самом верху.

Здесь, в Индии, помещаются блатные: чистая порода, арм-

стократия, отборный сорт!

Тюремное начальство старается не допускать блатных в общие камеры и предпочитает держать их отдельно, поближе к дозорной вышке — к ее пулеметам и прожекторам. Отбор производится сразу же, по прибытии очередного этапа; арестантов выстраивают в коридоре, велят им раздеться до пояса, а затем придирчиво осматривают каждого - ищут следы татуировок.

По ним — по этим росписям — администрация безошибочно узнает уголовников: в преступной среде татуируются почти все! Наколки являются здесь своеобразным кастовым признаком, свидетельством рыцарственности и щегольства,

 Расписной, — говорит коридорный, выудив из молчаливой шеренги такого щеголя, - цветной! Выходи, давай, топай к своим.

«Петушки к петушкам, а раковые шейки — в сторону», так на жаргоне формулируется эта процедура... Я попал к «Раковым шейкам» мгновенно, едва только снял рубашку.

Надзиратель увидел на моем плече крестовый туз, прищу-

рился и выразительно махнул рукой: выходи!
Партнерам моим повезло: Цыган вообще не имел татуиро-

- вок, а у Резаного на руках были изображения якоря и наялы наколки, распространенные, преимущественно, среди моряков. Да и олет он был соответственно — носил тельняшку ж клеш ( так любит одеваться одесская шпана).
  - Матрос? спросил его надзиратель.
  - Так точно, гаркнул Резаный, выпячивая грудь. За что попался?

  - За драку в порту.
  - Хулиган, значит.
- Да нет. потупился Резаный. По недоразумению... Самому стыдно.
- Ладно, проговорил надзиратель. Он мог, конечне. проверить его слова — но не стал, поленился: для этого надо было идти в канцелярию, рыться в бумагах, отыскивать формуляр. — Рожа у тебя, вообще-то, дрянная. Ненадежная. Но

Уходя, я посмотрел на друзей с завистью: им предстояло отправиться в общую камеру, к «Петушкам». Люди там смирные, непуганые, получающие передачи... Кстати, о передачах. По тюремным традициям, блатные имеют право на одну треть от всех домашних харчей, поступающих в камеру. Это потому, что они — в отличие от «фрайеров» — народ, по сути своей, бездомный и неприказнный. Скитальцы, перекати-поле, они кочуют по свету, не имея ин прочных корней, ни семейных связей. Помнить о блатных и заботиться некому (за исключением, пожалуй, министерства внутренних дел), потому они и решили позаботиться о себе сами и создали собственные — всема жесткие — законы.

«Зверехитрым племенем» называют себя заключенные. Сказано это метко.

Опытный арестант (в данном случае — житель «Индии») и в самом деле хитер и изворотлив, как зверь. Как загнанный зверь

Он загнан в неволю, лишен элементарных и привычных вещей. Лишен, по существу, всего... И тем не менее, он ухитряется, обходя любые запреты, иметь в тюрьме все самое необхолимое.

Осколок закопченного с одной стороны стехла используется здесь как зеркало. Его применяют также в качестве свособразного перископа: привязывают к щепке или к карандащу и, ловко просунув в волчок (круглое смотровое отверстие в двери), обозревают таким образом коридор.

Следят за коридором — за надзирателями — по разным

причинам, например, во время картежной игры.

Она запрещена и преследуется — это естественно. Карты отбираются при обысках решительно и беспрекословно, и всетаки игра эта процветает нескоотор и на что!

Арестантские карты миниатюрны — длиною сантиметра четыре, не более того. Они фабрикуются из самого разного материала (в лагерях из березовок коры, в тюремных застенках — из папиросных мундштуков).

Аккуратно приготовленные листки склеиваются по двое и кладутся под пресс: они должны быть плотными и упругими, как настоящие, всамделишные игральные карты!

Клейстер добывается из хлеба, из казенной и скудной пайки. Хлеб размачивают и затем протирают сквоэь томкотрятку; на оборотной ее стороне проступает густая и липкая масса — это и есть знаменитый тюремный универсальный клей! Он обладает редкостной визкостью и, высыхая, становится твердым, как кость. Годится он не только для карт: из него мастерят здесь шахматы, игрушки и даже курительные

тоубки...

Секрет этого клея на Руси известен издавна и переходит из поколения в поколение. Когда-то им пользовались лекабристы, сахалинские каторжники, затем народники и большевики. (Во всех учебниках по истории партии, например, поминается ленинская «чернильница», сделанная из хлеба и наполненная молоком.) Теперь молока в российских тюрьмах уже не встретишь - не те времена! - но сами тюрьмы стоят нерушимо, они будут вечно существовать, а значит и этот секрет не угаснет: пойдет до отдаленных потомков и пригодится многим.

Но вернемся к картам.

Итак, листки склеены. Теперь предстоит разметить их по мастям, нанести на каждый из них соответствующее изображение.

Картежных мастей, как известно, две: красная и черная,

Эти краски изготовляются из крови и из сажи.

Кровь получить нетрудно; дело это пустяшное, не стоящее разговора. А вот как приготовить сажу? Тут необходим огонь, а спичек, как правило, в камере нет. (Начальство выдает их заключенным крайне неохотно и строго по счету.)

И все же арестанты — зверехитрое племя! — справляются с этой задачей на редкость легко и просто.

Впрочем, не так легко, как это кажется. Огонь добывается

первобытным способом, при помощи трения.

Для этой цели используется вата ( не медицинская, а самая простая, серая, хлопчатобумажная — та, что идет обычно на полкладку телогреек и бущлатов). Клочок такой вот извлеченной из подкладки ваты скручивают тщательно и туго; получается некий тампон. Затем кладут тампон на пол, на ровное место и катают до тех пор, покуда вата не задымится. Катать можно чем уголно — доской, полошвой сапога, — но одно условие является непременным: делать это надо стремительно, с предельным напряжением, соблюдая определенный и четкий ритм.

Я знал специалистов, которые ухитрялись извлекать огонь за полторы-две минуты, причем не только из ваты, но даже -

из сухого мха!

Помню, как меня впервые — в юности, в Бутырской тюрьме — удивил необычный этот способ. Странное чувство овладело мною, такое, словно бы я внезапно попал из мира цивилизованного в другой - пещерный.

А впрочем, если вдуматься, так ведь оно и есть!

Сумрачный этот мир не знает жалости; дассь нарят венамальные инстинкты. Делакатность, миксость, услужляность — все эти интеллигентские свойства воспринимаются тут как неструмпрей образовать правлаки слабости. А слабым быть нельзя! Для того чтобом ущелеть и выстоять, надо драться за жизнь, завосвывать право на нес. Надо любить жизнь свирепо и масяти.

В Индии было голодно (передачи сюда не попадали), но все же — нескучно. Развлекались, как могли. В основном, играли.

Игра начиналась сразу же после завтрака. (На завтрак выдавалось 450 граммов хлеба — вся дневная пайка — кусок сахара и миска мутной баланды из свекольной ботвы.)

Затаясь по углам и под нарами, уголовники резались в карты безудержно и самозабаенно, и подо что угодно, под одежду (ее называют пренебрежительно — «кишками»), под баланду и сахар...

Разыгрывать нельзя было только хлеб — это запрешалось

у нас строжайше!

Я пе играл: зарекся давно, еще в Грозном, после памятной метории с Хасаном. В давнюю ту ночь — сидя нагишом под высоким каказским небом — я поклялся никогда не брать карты в руки. Никогда! И сдержал свое слово. В память об этом и повявлся на плече моем крестовый туз.

После обеда, состоявшего из баланды и просяной водянистой каши, нас выводили на прогулочный двор. Камера в этот момент проветривалась и одновременно подвергалась обыску.

Эти обыски — «шмоны» — устраивались постоянно, но, в общем-то, безрезультатно. Не такой мы были нарол, чтобы дать себя провести! Все запретное — бритыв, карты, стекло — праталось у нас надежно; уголовники обладают в этом смысле великим опытом и редкостной сноровкой!

На прогулку отправлялись с радостью, с нетерпением — и же только ради свежего воздуха.

Все, о чем я здесь пишу, в сущности, только прелюдия, введение в тему. Однако введение это необходимо. Для дальпейшего. Для того, чтобы потом идти к цели уже не отвлекаясь.

А пока мне придется еще немного отвлечься. Я хочу поговорить об архитектуре. Разумеется — об архитектуре тюремной.

Российские тюрьмы стандартны... Стандарт этот возник при Екатерине Второй: она, как известно, славилась переловыми своими идеями и отличалась любовью к искусствам: писала пьески, сочиняла элегии. Немало времени и сил уделяла также строительству тюрем — и весьма преуспела на этом поприще! Именно тут проявился во всем блеске ее художественный талант.

Сочинения императрицы не выдержали испытания временем, а вот темницы, созданные ее стараниями, сохранились полностью. Стали классикой. Превратились в некий образец... И это, по существу, единственное, что осталось от ее правле-

ния поныне!

Почти любая наша тюрьма несет на себе печать классического екатерининского стандарта: она высока, монументальна и расположена покоем — в виде буквы «П». Прогулочный двор находится здесь в самом центре — как бы на дне глубокого каменного колодца. Это удобно для охраны. Однако и заключенные тоже сумели извлечь из этого выгоду.

Дело в том, что сюда — во двор — смотрят окна всех корпусов. Причем окна тут не имеют намордников (специальных металлических щитов, прикрепляемых к решеткам с наружной стороны постройки). Таким образом, арестанты гуляют на глазах у всей тюрьмы, перекликаются с разными камерами, подбирают записки и табачок, украдкой подброшенные из окон. Это, конечно, не разрешается, но, тем не менее, делает-CG.

Такая почта называется открытой. Есть еще и другая, тайная — для особых надобностей, — но речь о ней впереди.

Покружив во дворе положенное время, запасшись новостями и куревом, мы возвращались в тесную нашу обитель. После прогулки — после пьяных запахов ветра — она казалась еще тесней...

Затем был ужин (все та же баланда из гнилой ботвы) и спустя недолго — отбой.

Наступал вечер — самая тяжкая и томительная пора в тюрьме.

Шуметь и двигаться уже нельзя было, полагалось спать. Но спать не хотелось. (Потом, на севере, мы будем мечтать о сне, жаждать его; он станет такой же ценностью, как и хлеб даже пороже... Но это в тайге, в лагерях!) Здесь мы были сыты сном по горло.

Надо было как-то бороться с тоской, избавляться от наваждения. И тут нас выручали «романы» (так называются поблатному всевозможные устные истории и рассказы). Слово это произносится нарочито неправильно, иронично, — с уда-

рением на первом слоге.

Торемные романы любопытны. Они представляют собою докольно причудливую смесь фольклорных традиций с книжной романтикой. Здесь интерпретируются самые разные про-изведения, в том числе и классика. Мне доводилось слушать (и самому излагать) истории, основанные на сюжетах Дик-кенса, Достоевского, Мериме, Льва Толстого. От них, правда, оставалось немного — одна лишь общая канва...

Наряду с серьезной литературой используется и бульварная, причем широко и успешно. А сочетание этой бульварщины с воповским фольклопом образует особую, так называемую

«кровавую», разновидность романов.

«Ровно в двеналцать часов ночи, — гулким шепотом повствует рассказчик, и камера внимает ему в благоговейном молчании, — по темным улицам города Парижа, со скоростью ста двациати километров в час, мчалась танителенная карета с голушенными фарами. В карете сидел человек в черном плаще, полумаске и широкополой шляпе. Это был никто изоба как сам Рокамболь — роза населения, король притонов, атаман знаменитой и безжалостной шайки Червонных Валетовы. Возле одного из среднеежовых замков карета остановилась. Рокамболь вылез, нажал в стене потайную кнопку — и провалился сковоз вемлю...»

Умелые рассказчики-романисты ценятся в тюрьме чрезвычайно. Их окружают вниманием, балуют, подкармливают, «Врачевателями тоски» зовут их заключенные. И это справедливо.

Я знавал одного знаменитого романиста — Роберта Штильмарка. Это был человек немолодой, сухощавый, медлительный. К уголовникам он никакого отношения не имел сидел за политику — и попал в блатную компанию случайно. Повзорил с начальством и был наказаи за строитивость.

В Ишлии (в строгорежимной этой камере, о которой ходят ексорошие, легенды.) Штыльядь сколонися быстро, Человек образованный и неглупый, он сразу сообразил в чем суть... Оватейзия сто была поистине неиссиженой. Приключения Рокамболя, например, он тянул из вечера в вечер, причем герой его полядал в самые разные страны и эпохи (прасказника тут инчего не смушало!) и успел даже побывать в Советской Россия.

Русский вариант начинался так:

«Наше ворье хорошо знало Рокамболя. Он часто приезжал в Одессу — в этот русский Марсель, — имел здесь дела и жил,

скрываясь под именем Семки Рабиновича... Многие даже полагали, что это — его подлинное имя!»

Далее следовали описания традиционных замков и подземелий, кошмарных интриг и смертельных схваток. Их, как всегла. было множество: Штильмарк не скупился на них!

Так коротали мы время в ожидании этапа... Однако тихая эта жизнь продолжалась недолго. Ей суждено было вскоре окончиться. Окончиться внезапно и бесповоротно в связи с появлением в нашей камере нового заключенного.

4

### НАЧАЛО СУЧЬЕЙ ВОЙНЫ

Он появился поздней ночью. Пристально осмотрелся с порога — невысокий, плотный с угловатым, исполосованным прамами лицом. Затем скинул с плеча вещевой мешох и держа его за лямку — волоча по полу — небрежно, вперевалочку пошлага к окну.

Блатные (даже когда они и вовсе незнакомы) угадывают друг друга быстро и безошибочно. Угадывают по жестам, интовациям и прочуни медкии, но отчетливым плизнакам. И. в

частности, — по манере входить в камеру.

В камеру входят по-разному. Человск, впервые попавший скога, долго мнется в двержу, озирается аэтравленно. Его путает смрадный тюремымі сумрак, бледные пятна, ляц и эти глаза то всего коратный тюремымі сумрак, бледные пятна, ляц и эти глаза туже вскоторый опыт, но к элите не принадлежит, ведет себя самых дверей, — и поспешно затаивается на нарах или под ними. Порофессиональный уголовиих дережится уверенно, по-хозайски. Торьма для него — дом родной. Он проводит здесь полжизии и знает порядки! У дверей, коле параши — возле оправится уверенно, по-козайски. Торьма для него — дом родной. Он проводит здесь полжизии и знает порядки! У дверей, коле параши — возле оправит суменном конфененской суменном конфененской суменном конфененской суменном конфененской суменно сюда и направился незнакомен.

Он знал себе цену — это было видно по всему!

Неторопливо приблизившись к нам, он швырнул мешок на нары, и склоняясь к моему соседу (пожилому карманнику по кличке Рыжий), сказал с веселой бесперемонностью:

— А ну-ка, подвинься!

— Что-о-о? — протянул с угрозой Рыжий. И слегка иниволнялся, опираясь на локоть. — Я те полвинусь. Я так полвивусь — рад не будешь... Иди отсюдова!

Он выполнял сейчас известный ритуал. Происходила как бы дополнительная проверка: если угроза подействует и человек отойдет, значит здесь ему и не место! Если нет - стало быть, это, действительно, свой...

Тон был задан. Теперь предстояло услышать ответ. Он

воследовал тотчас же. — Hv. нv. — усмехнулся новичок. — не гоношись, не

жервничай. Тут. вообще-то, кто — блатные?

Или, может быть, я не в ту масть попал?

Ла нет. все точно...

Ну, так в чем дело? Двигайся!

Сказано это было спокойно, с какой-то ленцом. Однако была в его голосе особая сила, и Рыжий почуял ее, уловил и

медленно двинулся, опрастывая место.

Потом, разлегшись на нарах и закурив, новичок представился. По всем правилам этикета. Кличка его была Гусь. Спепиальность — слесарь (квартирный вор), Сидел он по указу, вмел 12 лет. Погорел на ночной работе в Киеве, а родом был на Ростова.

Рыжий (теперь уже вполне дружелюбно) сказал, мосасы-

вая пигарку:

 Ростовский босяк... Что ж. город это древний. благородшый. Почти как наша Олесса.

— Что значит — почти? — пожал плечами Гусь. — Смешно важе сравнивать. Ростов испокон веку называют шашой. Влумайся в это слово! Папа!

— Ну, а Одесса — мать.

 В том и дело, — пробормотал Гусь, Потянулся с хрустом, поправил мещок в изголовье. — В том-то и дело... Тем она и славится.

И он, позевывая, процитировал слова старинной песни:

«Одесса славится блядями. Ростов спасает босяков. Москва хранит святую веру. А Севастополь — моряков».

День начался, как обычно, — завтрак, карты, прогулка, все шло чередом и ничто пока не предвещало беды.

Едва мы вернулись с прогулки — заработал телеграф. Стучал Цыган. Вызывал меня.

«Высылаю тебе ксиву, — просигналил он, — будень в Почтовом ящике — учти!» — «Что случилось?» — повитересовался я. «Долго объяснять, — ответил он уклончиво, — да м
дельзя так — в открытую. В общем, разговор серьезный».

«Ксияз» на воровском жаргоне — это записка, справка, кообще любой документ. «Почтовым вщиком называется общая уборная, расположенная в тюремном коридоре; два раза в устки (перед завтраком и накануне отбозе сюза, по очереди, выводят каждую камеру — на оправку... Знаменитый этот Почтовый вщик предизаначен для сосбых, сугубо секретных вадобностей и является в этом смысле одним из самых надежчих мест.

Тут есть немало уголков укромных и испытанных; надзиратели копаться в них не любят, брезгуют (хотя и обязаны по уставу!), и потому корреспонденция доходит по адресу почти бесперебойно.

Вечером я уже читал присланную мне ксиву.

«Дело вот какос. — писал Циган, — у вас в камере накощится Витька Гусев. Я его сегодня видел на прогулке. Он наверное жляет за честного, за чистопородного... Если это так гони его от себа. И сообща остальным. Гусь — ссученный! В 1945 году я встречался с ним в Горловке; тотла он был вредставляешь? — в воснной форме, при орденах, в погонах жаїтенанта. Я за свои слова отвечаю, можешь ва меня ссылаться смело. Да и кроме того, есть еще люди, которые об этом знают. И весм нам горько и обидно наблюдать такую картину, когда среди порядочных блатных ходят всяжие порченые. И неизвестно, чем они дышата, какому богу молятся...»

Я прочитал эту записку дважды. Второй раз — вслух.

Была тишина, когда я кончил читать; камера замерла, занемела, насторожась. Затем все разом поворотились к Гусю.

Он скручивал папиросу; пальцы его ослабли внезапно табак просыпался на колени... Медленно, очень медленно, Гусь собрал его, ссыпал в ладонь, и пока он делал все это, камера молчала — жлала.

Потом он закурил, затянулся со всхлипом. И поднял к нам лицо. Оно было спокойно (слабость прошла), только чуть водрагивала правая рассеченная шрамом боовь.

- Что ж, сказал он, с Цыганом мы действительно встречались.
  - Значит, служил? спросили его. Служил.
  - Носил форму?
  - Конечно.
  - Награды имел?

— Да. — ответил он. — имел... Воинские награды!

Он легонько потрогал правую бровь, провел дадонью по шеке (там темнел широкий косой рубец) и сказал с привычной своей усмещечкой:

- Это все тоже отметки войны. Да, было, было, Почти вся армия Рокоссовского состояла из лагерников, из таких. как я! Нет, братцы. — Он мотнул головой. — Я не ссученный...
- А что есть сука? спросил тогда один из блатных. (Лобастый и лысый, он звался Владимиром и потому имел кличку Ленин.) — Что есть сука?

 Сука это тот, — пробубнил Рыжий, — кто отрекается от нашей веры и предает своих.

Но ведь я никого не предал, — рванулся к нему Гусь. —

я просто воевал, сражался с врагом! С чьим это врагом? — прищурился Ленин.

Ну как — с чьим? С врагом родины, государства.

— А ты что же, этому государству — друг? Н-нет. Но бывают обстоятельства...

- Послушай, сказал Ленин, ты мужик тертый, третий срок уже тянешь - по милости этого самого государства... Неужели ты ничего не понимаешь?
  - А что я, собственно, должен понимать?

 Разницу. — сказал Ленин, —разницу между нами и ими. Ежели ты в погонах...

— Я давно уже не в погонах!

- Неважно. Я вообще толкую. О правилах. Ежели ты в погонах - ты не наш. Ты подчиняещься не воровскому, а ихнему уставу. В любой момент тебе прикажут конвоировать арестованных — и ты будещь это делать. Поставят охранять склад — что ж, будешь охранять... Ну, а вдруг в этот склад полезут урки, захотят колупнуть его, а? Как тогда? Придется стрелять - вель так? По уставу!
  - Это все теории. пробормотал Гусь, озираясь.

 Бывает и на деле. А на деле я стрелял в бою. На фронте. И не вижу греха...

 Ну, а мы видим, — жестко проговорил Ленин, — истинный блатной не должен служить властям! Любым властям! -Он шевельнулся, возвысил голос. — Так я говорю, урки?

Так, — ответили ему.

— Так, — повторил он веско, — таков закон.

И вся камера подхватила — нестройно и глухо: «Таков закон».

 Но он неправильный, этот закон, — воскликнул Гусь. Он произнес это задыхаясь, скребя ногтями ворот. — рванул его и грузно спрыгнул с нар.

Значит, если я проливал кровь за родину...

 Не нало пвоиться, — сказал ему Ленин. — Если уж ты проливал — так и живи соответственно. По ихнему уставу. Не

воруй! Не лезь в блатные! Чти уголовный колекс!

Во все время этого разговора я молчал — держался особняком. В глубине души я искренне сочувствовал Гусю. Он был прав, по-своему. Бесспорно прав! И все, что происходило здесь, казалось мне нелепым и несправелливым.

Но и те, кто отстаивал закон, тоже были правы — я сознавал это, чувствовал, и маялся, раздираемый противоречиями.

Рыжий проговорил, наклоняясь к Гусю:

— Вчерась, — помнишь? — Ты засомневался: не в ту масть, мол, попал... А ведь так оно и есть — не в ту.

Ладно, — процедил Гусь. И сдернул с нар вещевой ме-

шок. — Не в ту масть, говоришь? Поишем другую.

И он ушел из Индии. Причем ушел не один. В последний момент (когда он - стоя в дверях - стучал, вызывая дежурного) к нему присоелинились еще трое.

 — А вы чего? — окликнули их. — или тоже — проливали?..

Конечно. — ответили они.

Уже уходя — задержавшись на миг в дверном проеме. — Гусь сказал, озирая исподлобья камеру:

- Учтите, урки, нас много. Крови мы не боимся. А она еще будет — большая будет кровь!

Вдруг он остро, произительно, глянул на меня. И усмех-

нулся, темнея лицом, оскалился судорожно: Ну, а ты, падло, имей в виду: кто мне дорогу переходит

тот долго не живет... К тебе у меня особый счет. Запомни!

В лице его и в голосе было столько ненависти, что я содрогнулся невольно. За что он, кстати, так возненавилел меня? За эту прочтенную мной записку? Что ж, возможно... Но ведь я обязан был ее прочитать. Я не мог поступить иначе!

#### **ОДИНОЧКА**

Вскоре после ухода Гуся в камеру ворвались надзирателя. Был сделан обыск. И на этот раз они нашли все, что искали. Им были известны теперь любые наши хитрости и тайники!

Все острорежущие предметы — бритвы, иглы, стекло — мы прятали в хлеб. Для этой цели выделялась специальная пайка; ею жертвовал, обычно, самый удачлявый игрок — обладатель лишних супов в каш. (Таким образом, он как обы палити обществу дань за богатство, за свое картемос счастье!) Хлеб разламывался, дробился на куски; своеобразные эти объедкию оставлялись в самых видных местах — лежали на полке, сохли на подоконнике — и именно потому начальство не образалал на ику винализа.

Теперь же все объедки были тщательно собраны и изъяты. Веревки, нитки, карандаши (которые также запрещены!) покоились в щели под дверным порогом. Сюда надзор не за-

глядывал ни разу; сейтас вдруг — заглянул.
— Вот же негодяй этот Гусак, — шепнул мне Рыжий, —

настучал-таки, заложил нас, паскуда!

Но может, это и не он? — усомнился я.
 А-а-а, — наморщась, отмахнулся Рыжий, — какая, в сущности, разница? Он же у них — главный... Атаман шайки Червонных Валетов!

рвонных валетов:
— Об чем это вы там шепчетесь? — спросил с подозрением

старший надзиратель.

Ни о чем, — отозвался я, — так... о погоде.

Деракий этот ответ не понравился ему. — Поговори у меня, — проворчал он, нахмурясь, — поговори!

 — А я и не говорю с вами, — возразил я, усмешливо, — вы сами встреваете.

И тотчас же я пожалел о сказанном, раскаялся в том, что ввязался в ненужный этот спор.

Привлекать к себе внимание начальства было рискованно, тем более — в моем положении! Дело в том, что за щекой у меня были спрятаны карты (они недаром изготовляются столь миниатюрными). Незаметные внешне, карты все же мешали мне, затрундяли речы. И старшой, очевидно, почуял это.

Он приблизился и с минуту разглядывал меня, — шарил

глазами. Потом приказал внезапно: — А ну, раскрой пасть!

it if, puckpoin

И тут же, — не дожидаясь, покуда я сделаю это сам, волез мне в рот, раздирая пальцами губы.

Пальцы были шершавы и солоны; они пахли потом и табажом, и еще чем-то, непонятным и мерзким.

Давясь, испытывая позывы тошноты, я отшатнулся — но

давясь, испытывая позывы тошноты, я огшатнулся — мо было уже поздно. — Ата! — проговорил он, разглядывая замусоленные лист-

ки, — вот как вы ухитряетесь. — Обтер их, задумчиво кивнул, отвечая каким-то своим мыслям. — Значит правильно... Что ж, учтем на дальнейшее.

И затем — крепко ухватив меня за плечо — сказал. мол-

И затем — крепко ухватив меня за плечо — сказал, шодталкивая к дверям:

В карцер. На трое суток!

Вот так отять подвели меня карты! Ведь зарекался же, аврекался, — горестно думал я, шатая под конвоем по гулким коридорам тюрьмы. — Клятву давал — не брать их в руки. И все же не выдержал, взял. И не для игры взал, нет; просто захотелось потрогать, потасовать, ощутить хоть на миг их податливую упругость... И вот результат. Штрафная одиночка. Сырой безон. И промовглая мила.

Мгла была тяжкой, давящей, почти осязаемой. Она клубилась вокруг меня и текла, как вода. Как черная вода... Ламвочки здесь не полагалось (карцер этот был особый, строгий, я уже знал о нем — слышал от ребят).

Свет обычно проникал сюда из окна, из глубокой впадивы, устремленной в небо. Но и небо тоже предало меня. Оно было черным сейчас и страшно пустым.

Осторожно, на ощупь, обследовал я камеру, выбрал угол жосуше и запремал, свернувшись на липком бетонном полу.

Очнулся я внезапно... Не знаю, сколько я спал — время умерло, мир потерял предметность. Одно лишь было ясно: вочь не кончилась еще. не иссякла.

В беспросветной этой темени жили звуки, одни только ввуки: маленькие и близкие (лепет капель, шуршание ветра в окне), и большие, объемные, сочащиеся из корядора (шати людей, глухие дробные голоса). Голоса эти как раз и разбудили меня! Я приподнялся, вслушиваясь.

И различил вдруг характерную интонацию Гуся — сипловатый и развалистый его басок.

Он о чем-то разговаривал с надзирателем и — странное жело! — держался, судя по голосу, уверенно, на равных, как свой...

Загремел замок, и дверь растворилась, и тотчас — в слепящем желтом свету — на пороге камеры возникла коренастая фигура Гуся.

— Ну, как? — спросил он, прислоняясь к притолоке. —

жив еще, падло?

— Жив, — ответил я, лихорадочно соображая, зачем он тут? По какой причине? Может, его специально решили подсадить ко мне... Но для чего?

Жив, значит, — проговорил он протяжливо, — ну, ну,

лыши пока, пользуйся.

дыши пока, пользунся.

Достал из кармана пачку «беломора», — щелкнул ногтем по донышку. Выскочили две папироски. Одну он ловко поймал зубами, зажал в углу рта. Другую протянул мне.

— Прошу!

— Н-нет, — сказал я с усилием. И отвел глаза, чтоб не видеть папирос — не расстраиваться...

— Правильно, — ухмыльнулся он, пряча пачку в карман,
— у сук брать курево не положено, так ведь? Кто вне закона
— тот не человек. так?

Я промолчал. Он затянулся, кутаясь в дым. Сплюнул. Сказал. помедлив:

Вот потому-то я вас, сволочей, и ненавижу!

Послушай, Гусак, сказал я тогда, что тебе, вообще, нужно? Чего ты тут пенишься? Закон наш вечный; его не изменишь.

— А я вот, как раз, этого и хочу: изменить его к чертовой

матери, кончить со всеми вами.

— Вот оно что! — Я как-то развеселился сразу; разговор начинал становиться забавным. — Реформу, стало быть, замышляешь... Ну допустим. А зачем?

Свет ослеплял меня, густо лился в глаза, и фигура Гуся, маячившая в дверях, казалась мне плоской, словно бы выре-

занной из жести.

— Ты ведь уже не блатной, — сказал я, разглядывая темный этот, жестко очерченный силуэт, — ты никто! Живи себе тихо, в сторонке. Тебе же лучше будет!

Тихо? В сторонке? — произнес он, угрюмо. — Ну, нет...

Нема дурных, как у нас в Ростове гутарят.

Он ступил за порог — за границу света. Теперь я увидел его лицо отчетливо; оно не понравилось мне. Брови его были опущены, сведены, косой рубец на щеке подрагивал и медленно багровел.

— Вы, значит, — аристократы, а я должен пахать, в землю рогами упираться? Жидкие щи с работягами хлебать? Нет, нема дурных! Я сам хочу — как вы... У вас какая жизнь?

Удобная... Все вас боятся, почитают, лишними харчами делятся. Не жизнь, а малина!

 Ну, не такая уж и малина, — пожал я плечами. — Я вот, к примеру, в кандее сижу - на трехсотграммовке и на воте, к примеру, в кандее сижу — на трексотграммовке и на воде — а ты гуляещь по коридору. Как дома гуляещь... Кстати — почему?

— Что — почему?

Почему гуляещь-то? Каким образом?

Значит, доверяют.

 Быстро, — сказал я, — быстро ты, Гусак, в доверие к ним вошел. Прямо-таки молниеносно. Чем же ты их купил? Или может, они тебя купили?

— А это уж понимай, как хочешь. — Он как-то замялся на миг, сконфузился что ли? И мгновенно сорвался на крик зачастил, хрипя и наливаясь яростью. — Кто кого купил неважно. Главное, мне теперь дозволено... все дозволено! Буду вас давить беспошадно. Всех! А тебя — первого.

Я напрягся, вжимаясь спиною в стенку. Сейчас — я чувствовал это - сейчас он кинется на меня, подомнет... Он ведь сильнее меня, явно сильнее. Да к тому же еще - не один.

Там, в коридоре надзиратель. Там много их.

И только я подумал так. — в дверях, за спиною Гуся. возникла синяя форменная фуражка.

Надзиратель что-то сказал Гусю, рванул его за рукав и затем, отташив в коридор, резко захлопнул дверь камеры.

 Не при мне — услышал я. — не в мою смену! Ты вель хотел поговорить? Ну вот, поговорил. И хватит покуда,

Прильнув к двери, я жално ловил голоса: неразборчивое, полное хриплого клекота, бормотание Гуся и четкие ответы лежурного.

 Кто? Капитан? Не знаю... Пущай он мне сам лично. прикажет, Официально, Только так, И хватит, Или, Гусев, или!

Что же, все-таки, происходит? - думал я, мечась по камере. (Ночь шла уже к концу - светлела, наливалась рассветным соком. Но спать не хотелось — какой уж тут сон!) Откуда у Гуся такая независимость и свобода? Для чего он вообще понадобился чекистам?

Утром в кормушку заглянул раздатчик — пожилой заключенный, с костлявым, поросшим селою шетиной лицом.

Он подал мне пайку — липкий ломоть хлеба размером в половину ладони и кружку мутного кипятку.

Держи, — объявил он, — и учти, браток: на сегодня все!
 Вечером одна только жареная водичка.

И потом, оглянувшись, спросил, понижая голос:

— Курить хочешь?

Хочу, — поспешно сказал я, — ох, хочу! Сил никаких

— Да уж понимаю, браток, — кивнул он. — На вот — побалуйся!

Он бросил в камеру большую, туго скрученную из газеты цитарку. Митнул значительно. И еле слышно — одними губамы — выговорил:

— Не кури!

Кормушка захлопнулась. Подождав, покуда в коридоре затилнет возня, я подобрал цигарку, повергот ее в пальцах, осмотрел внимательно. Старик шепнул: «не кури!» Или, может быть, это мне померещилось? Нет, все точно. Потому-тоон мне и мигал. Веоорятно, секрет засеь — внутом.

Бережно, осторожно (боась утерять хоть олну крупинку) в развернул газету и сыпал табак в карман. Затем расправыя мятый этот клочок и на внутренней его стороне — меж печатных строчек — сразу же разглядел крошечные карандашные каракули.

Вот, что значилось в этой записке:

бот, что значильсь в этом записке: «Ты меня не знаешь. К вам я не касаюся, но желаю помочь, просто — по совести. Я слышал, как Гусь толковал насчет тебя с опером. Капитан сказал, что блатные — это целая партия, ее нужно разрушить изнутри. Так что, браток, десь твое — хана! Не сегоны-завтра к тебе снова придут... Онвуже так-то приходили к одному — заставияли отрекаться от вашей веры... Не приведи Посподь. Потом целый день отмывали камеру от крови. Спасайся! Мастырь какую-нито болезваим объявляй голодовку. В больничном корпусе — не тронуть.

0

#### ГОЛОДОВКА

Значит, вот как обстоят дела, думал я. Да, надо спасаться! Надо начинать голодовку, это единственный шанс. И слава Богу, что я еще не тронул пайку — схватился, как и всякий курильщик, поначалу не за хлеб, а за табак! Теперь, кстати, можно было и закурить. (Записка прочтена чем скорее ее не станет, тем лучше!) Я быстро сверны цигарку, затем добыл отонь и долго сидел, смакуя кислый самосадный дым и словно бы пьянея после каждой затяжки; голова кружилась, но мысли были ясны. Я дымил махрой и размышлял о случившемся — о расколе преступного мира, о сучьей войне. Она явилась как бы прямым продолжением другой войны — недавией, отчестсвенной, великой.

В великой этой бойне участвовало немало уголовников. Они сражались упорно и доблестно: искупали вину перед ро-

диной, беззаветно верили ей...

Родина призвала их в трудный час и затем, победив, отврилуась от грешных своих сыновей. Демобилизовавшись из армии, вернувшись в мирую жизнь, бывшие урки вновь почувствовали себя отщепенцами, оказались за краем общества, ушли на дио.

Но и здесь, на дне, они тоже не нашли себе места; сталя

отверженными, обрели позорное прозвище сук.

Объявляя нам войну, Гусь сказал: «Учтите, кровы мы не боимся». Он правильно сказал! Война провела их сквозь кровь и огонь, выучила многому. А теперь эта выучка их пригодылась сталинским чекистам.

Пригодилась в борьбе с нами, с уголовным подпольем

страны.

Поптольный этот мир чехисты называют партией. Что ж, так оно, по сути дела, и есть. Блатные действительно — партия! Не политическая, конечно, но, тем не менее, сплоченная, организованная, активно враждующая с государством и потому— опасная.

И, конечно же, не случайно власти начали сейчас поддерживать сучню; именно ее руками, — руками таких, как Гусь, — хотят оны разрушить нелегальную эту партию, взоввать ее

изнутри, расколоть до конца.

Руками таких, как Гусь... Я вспомнил его руки и лицо его — судорожное, перекошенное яростью — и рэцинйся, задажлющийся голос: «Кочу как вы! У вас какая жизнь? Удобная. Не жизнь, в малина». Вспомнил все это и подумал вдруг о том, что Гусь ведет двойную игру, преследует случбо личные целя; странно, что этого не видят чекисты... Он вовсе не борется с преступным миром, как того жакдет начальство, его просто не устраявают некоторые наши традиции.

Отвергая старый закон, он хочет создать другой — текой же, в общем, уголовный, но зато более выгодный для него; такой закон, который помог бы ему обрести былые права, ук-

репиться и возвыситься вновь.

Раин этого, ради своих привилегий Гусь пойлет на любую подлость, не остановится перед «мокрым делом». Крови он не боится... Бояться ее надо мне! Ведь именно против меня направлена сейчас вся его ненависть.

Здесь, в одиночке, в темном этом карцере я беззащитен. Я в руках у Гуся. А руки эти развязаны и потому страшны. Ему ведь дозволено все! Не сегодня-завтра он явится сюда — и чем это кончится? Какие гнусности и кошмары ожидают меия? Какими способами он заставляет блатных отрекаться? В полброшенной мне записке об этом сказано было вскользь. меотчетливо. «Не приведи Господь». - писал неизвестный мой поброжелатель. Я повторил про себя эту фразу. И сопрогвулся невольно. И тут же подумал о странностях, которыми изобилует наша жизнь.

В сущности, я ведь давно уже собрался расстаться с урками и выйти из подполья. Решил «завязать», начать жить пожному... Решение это прочное. И когда-нибудь я осуществлю его, следаю это непременно! Но только не так, как хочет Гусь:

не унижаясь, не предавая друзей.

И уж тем более — не сейчас. Разве могу я отойти от блатвых в эту пору? В дни, когда начинается свиреный сучий тервор, наступает предвещенное Гусем время «Большой крови»... Папироса сгорела; я докурил ее дотла, до самых губ. Я все

шикак не мог надышаться кислым этим, сладостным дымом.

Потом полошел к двери и вызвал дежурного.

 В чем причина? — спросил он, открывая кормушку. Я протянул ему пайку.

— Возьмите!

 Что? — Он поглядел на хлеб. Наморщился, Поднял ко мне глаза. — Думаешь — недовесили?

Да нет. — сказал я, — плевать на это... Просто я отка-

зываюсь от пиши.

 Не дури, — пробормотал надзиратель, — как так отказываешься? Слушать не хочу. Надоели мне ваши фоку-

Он отстранился, хотел захлопнуть кормушку. Но не услел: я придержал ее локтем и выбросил хлеб в корилор.

 Вот так, — сказал я. — Теперь понятно? Объявляю голодовку! Прошу дать мне бумагу и карандаш, буду писать заявление на имя начальника тюрьмы.

 Бросаешься, — проговорил он неодобрительно, — хлебом бросаешься? Ишь ты, паразит! А за эту паечку, межлу прочим, люди на воле спину гнут, надрываются, последние силы тратят.

Он долго еще ворчал и бранился в коридоре. Но бумагу все-таки дал.

Я торопливо вачертал заявление. Затем, поразмыслив, решил (для вящей убедительности) подписаться кровью... Рванул зубами кожу на руке, у слиба левого локтя, и, умакнув в ранку мизинец, густо, размашисто, — марая вссь нижний край листа — вывел свою фамилию: «Демин».

Так началась эта голодовка.

Каждое утро, регулярно, мне приносили пайку. (Теперь ее вручал уже не раздатчик, а дежурный надзиратель.) И я отказывался от нее упрямо. И с каждым разом мне все труднее было это лелать.

Но тлавного я все же достиг! Отныне меня никто не беспокомл. Только раз — один лишь раз все это время — я услажа невнятитую возино за деерью: шелот, солосные, шарканье шатов. Приоткрымся волчок; в круглой его прореж возинк чей-то глаз — тяжелые вски, чертий, гочечный зрачок. Векк дрогнуля, сужаясь... Кто-то молча разглядывал меня, смотрел пристально. тведоо. — слоян бы целясь в мишень.

Холод тревоги вошел в меня; на секунду пресек дыхание.

продрал ознобом по коже. Медленно, стараясь справиться с внезапным этим ознобом, шагнул я к двери, пригнулся, изготавливаясь. На что я рассчитывал? Трудно сказать. Сил у меня уже не

На что я рассчитывал? Трудно сказать. Сил у меня уже не было никаких; была одна лишь отчаянная мысль: надо мдтж навстречу страку, надо драться. Драться до последнего!

За годы странствий я приобрел в этом некоторый опыт; кое-что услови яз той науки, которы учит обороняться и умершвяять. В свое время мне достались неплохие учителя! И теперь я припомнил уроки, полученные в бытность мом и Кавказе и в Ростове, и в портовых притонах Одессы. И хотя я был слаб и немощен и вовсе не годилих для схватки, я все же готовился у неа; как бы то ни было, думал я, легко они меня не возмут. Нет, не возмут. Не получат такого умовольствия.

Опасения мон, однако, оказались, напрасными.

Волчок закрылся, щелкнув. Человек отошел от двери. Прошелестели шаги, где-то далеко — в конце коридора — метнулись гулкие голоса. И все опять затихло надолго.

Да, своей цели я достиг! На какое-то время обезопасил себя, но далось это мне нелегкой ценою... Самыми тяжкими и мучительными были пырвые четыре дня. В голодовке, между прочим, главное — выдержать вмесию этот начальный срок.

Я изнемогал от жажды (воду, по счастью, давали, но мало), рычал и корчился от рези в желудке; резь была произижельная, сосущая, неотвязная... Затем ощущения начали поетепенно притупляться, тускнеть; наступила сонливость, етпанная болеженная истома.

Теперь я подолгу лежал не двигаясь, смежив в забытьи влаза.

Во тьме (которой с исподу обложены всекі) вспыхнвали и добомлек, вартины прошлого, обрывки пестрых видений; все ени были связаній с едой — с томительными образами се, густьми и сочными красками. И почему-то чаще и отчеливей всего мне вспоминались те случан, когда я отказывался от озможности смоющо постть — пренебоегал этим. боезоповл.

Господи, какой же я был тогда дурак! Как мало ценил я все

то, что даровала мне сульба.

70, что даровала мне судьоа. Я увидел вновь дагестанский аул — небольшое селение, зажатое в тесном ущелье, в шершавых ладонях гор. Там мне довелось ночевать когда-то; дом, в когором в остановился, принадлежал местному барыге — спекулянту, скупщику красного. Лукавый и хищный в делах, старик этот за столом оказался человеком весьма радушным. Он щедро угощал меня вином и мясом! На столе, загромождая его, дымилась молодая варанина, лежали хикалал (род кавказских пельменей), смачно лоснились куски ноздреватого, тающего курдючного сала.

Хозяин (грузный, распаренный, с багровым и рыхлым лидом) пожирал это сало, заедая его ломтиками баранины; мясо

как бы заменяло ему хлеб!

Он откусывал от курдюка — прижмуривался сладко. Затем, посапывая и урча, вгрызался в баранью плоть. Белесый, смещанный с потом жир, пузырился на его губах, лениво стекал по подбородк, у застывал там, скапливаясь в складках дряблюй кожи.

И глядя на него, на сальные эти, студенистые складки, я почувствовал вдруг тяжелую дурноту. Стало тошно и нехорошо. Я отвернулся и поднялся, закуривая. Отошел к окну. И

больше уже не прикасался к еде.

Примерно то же было со мной и в Туркмении.

Память вылепила из тьмы очертания тополей, зыбкие заросли кустарника над плещущим арыком, глинобитную ма-

занку на краю кишлака.

 «той» — обильное пиршество, в честь прибывших к нему афганских контрабандистов. Их было трое: молчаливые и смуглые, они сидели в глубине комнаты на коврах и пестрых подушках — жевали фрукты, тянули зеленый чай.

Я завернул сюда мимоходом, случайно, и вовсе не думал

задерживаться; не имел времени. Но — задержался. — Уедешь, — сказал Измаил, — обидишь! Не прошу! Оставайся, пожалуйста. Сейчас чай пъем, потом депешки будем кушать — с медом, с маслом, с кислым молоком. Потом — пилав. Вай. какой пилав!

Он мигнул, улыбаясь. Сложил щепотью пальцы, поднес их к губам и чмокнул звучно и сладострастно.

— Такого пилава ты еще не пробовал, клянусь бородой пророка. Чуещь, как пахнет? Варится... Скоро готов будет... Нюхай, пожалуйста!

 Искушаешьты меня, Измаил, — сказал я, прислушиваясь к запахам, витающим в доме, и ослабевая от них. — Меня ведь ребята ждут. Сам знаешь. А конь у меня ненадежный, с запалом. Лай Бог к утоу послеть!

Поспесшь. — Он взмахнул рукавами халата. — В крайнем случае — своего коня дам.

— Ну, раз такое дело, — пробормотал я, — что ж, лады. Я вышел во двор — в голубую, лунную, а трегреную продладу. Расседлал коня, задал ему корм. Потом воротился в дом; на этот раз я прошел через заднюю дверь. И случайно попал на жемскую подовних.

Посторонним мужчинам входить сюда запрещено; на сей счет у мусульман имеются строгие правила (и, по-моему, вполне справедливые!). З знал Азию. И потому, смутясь поспешил ретироваться.

Но уходя, я все же успел осмотреться — обшарил взглядом сокровенную эту обитель.

Тут было жарко и надымлено. Гремела посуда, мельтешнам женские фигуры. В углу, воале печки, помещалась сухая горбоносая старуха (мать Измаила? Старшая жена его?). Она сидела, привалясь к стене, широко и бесстыдно раздвинув воси. Юбка ее была заворочена; из-под краешка нижией нечистой рубахи виднелись тощие, сморщенные, перевитые синим жилками ляжки.

Старуха выгребла из квашни комок густого вязкого теста. С маху шлепнула им о ляжку. Старательно размяла его там, разгладила пятерней. И затем — изготовив лепешку — ловко швырнула ее на раскаленную шиящую сковороду. Господи, содрогнулся я. Вот так кухня! Под юбкой готовят... Каким же, в таком случае, должен быть хваленый их вилав?

Я уехал тотчас же; сказал Измаилу, что спешу, что ждать, к сожалению, не могу никак — боюсь подвести друзей.

И долго еще потом преследовал меня тошнотворный этот образ старухи.

Сейчас я вспомнил о ней почти с умилением.

С каким наслаждением я съел бы здесь ее лепешки! Или, к вримеру, «почесноченные» щи, те, которыми меня однажды вробовали угостить в Мордовии, в предместье Саранска.

Помингся, я сидел тогда в избе, за столом, накрытым к обслу. Хозяйка — разбитная, плотивах, со свесольным румянем ва скулах — поставила передо мною тарелку отпедываемих щей. Придвинула солонку и хлеб. Потом спросила услужляю:

— Может — почесночить?

— Это как? — не понял я

Ну, чесночку сыпануть, а? У нас некоторые любят...

Сыпани, милая, — согласился я, — сыпани. Я тоже люблю острое!

Все произошло мгновенно.

Очистив головку чеснока, она разгрызла ее, пожевала, шумно выплюнула в ладонь. И деловито «почесночила» мои ши — «сыпанула» туда всю горсть.

Я торопливо полез из-за стола — хватаясь за щеку, ссилавсь на зубную боль. Обед был испорчен вконец; а мысленно чертыхался, кляня хозяйку и эти се дурацкие ци.... А что, в сущности, проязошло? Она веть старалась, как моспа — хотела угодить, проявила любезность. «Почесночила» ото всей дупы

Любезность эта — если вдуматься — мало чем отличается от среднеазиатской; от той, когда хозяин кормит гостя из собственных рук...

Съежившись в углу, на склизком бетоне, я лежал, вспоминая дороги страны. В какие только края не забрасывала меня судьба! И всюду я сталкивался со странностями местных обычаев и кухни.

На северо-востоке они, кстати сказать, еще более экзотичны, чем на юге.

У камчадалов и якутов, например, первым лакомством считается рыбий и тюлений жир. Желая оказать пришельцу особый почет, они жарко протапливают помещение. Настолько жарко, что приходится поневоле снимать одсжду... Гость, таким образом, как бы чувствует себя в бане. В бане, насквозы пропитанной смрадом рыбьего жира!

Многие жители тайги с удовольствием пьют молоко, смешанное со свежб оленьей кровью. Напитох этот — помимо всего прочего — необычайно красив! Я не оценил его в свое время. Теперь, вспоминая былое, я подумал вируг о том, что отскода и возникло, вероятно, известное народное выражение: «Кровье колоком».

Любопытно также первое мое знакомство с китайцами. Однажды мис случилось заехать с друзьми во Владимосток. Я жил там в «Шанкае» — так назывался знаменитый китайский припортовый район. В нем ютились воры, контрабащисты и проститутки. В нем торговали валютой, опиумом — и чем уголно.

Дома в «Шанхас» тесло примыкали друг к другу; они составляли сплошную цепь построек, которая тянулась до самого побережья. Человек в «Шанхае» мог исчезнуть бесследно; о зайдя в любой дом, он как бы растворялся... И затем возникал на окранне города, на берегу залива. Иногда — уже в качестве тоуга.

В потаенном этом китайском мирке меня угощали весьма затейливыми блюдами!

Здесь были вареные собачьи головы. Были трепанги — особые морские черви, живущие в прибрежной тине. Были различные слизняки. А также — деликатесы, приготовленные на эменном сале.

И все это я разглядывал, трогал руками. И отказывался от обильной еды с вежливой, фарфоровой, китайской улыбкой.

Подобные видения посещали меня беспрерывно. Они чередовались, словно кадры в кино. Иногда (особенно в предутренние часы) кадры эти начинали путаться, искажаться, наслаиваться один на другой.

Воспоминания туманились и смешивались с бессмыслицей снов.

Чудовищная, оголтелая жратва окружала меня по ночамі Мне мерещился ветер, пахнущий жиром и кровью. И песок был сыпуч и оранжев, как плов. И по сторонам — загораживая небо — вздымались груды теста; густые глыбы, вязкие оползни, дымящися, пропеченные солнцем хребты.

Передо мною словно бы прокручивалась бесконечная кинолента — странная, идущая на грани реальности и бреда.

#### «МОЖЕТЕ СПАТЬ СПОКОЙНО»

На исходе восьмых суток меня навестил старший оперуволномоченный капитан Киреев.

Это был тот самый капитан, на которого ссылался Гусь во время недавнего разговора с коридорным, тот «оцер», о моем упоминалось в записке!

По существу, это был главный мой недруг - жаския попора сучни, один из влохновителей начавшегося кровонролития.

Я сообразил все это сразу, едва лишь он, переступив порог камеры, назвал себя. И приподнялся тотчас же, с трудом преожолевая болезненную одурь, головокружение, поволоку сна.

Бред кончился. Наступила реальность. Капитан сказал доверительно:

Ваше заявление мы прочли.

 Долго читали. — проговорил я медленно, как на морозе, шевеля занемевшим, запекшимся отом.

Ну-у, так уж вышло, — он пожал плечами.

другие дела — поважней. Он был строен, этот капитан, рыжеволос и свеж лицом. Это меня, признаться, удивило. Почему-то я воображал его

иным — селым, в порочных старческих морщинах. Новое поколение, подумал я, бериевское племя, Эсэсовцы.

Эти — хуже всего! Пощады ждать от них не приходится. Фашизм всегда (и, конечно же, неслучайно!) опирается на таких

вот — бойких, спортивных, молодых.

- Да. повторил он. были другие дела... Но вернемся к вашему заявлению. Кстати, зачем вам понадобилось расписываться кровью? Это ведь, согласитесь, дешевка. - Он поморщился. — Дурная мелодрама... Откуда вы ее, эту кровь, насосали?
- Я не насасывал, возразил я. У меня кровохарканье. Возможно даже, открытая форма туберкулеза.

— А может — открытая форма страха?

Капитан приблизился ко мне — склонился, поигрывая бровью.

Давайте-ка — начистоту...

Но прежде, — сказал я, — закурим, а?

Пожалуйста, пожалуйста!

Ои раскрыл портсигар — протянул его широким жестом. Врежусмотрительно шелкиул зажигалкой. И потом, зав мис наславиться папиросой:

 Так вот, — сказал, — если уж начистоту. Вы рветесь в больницу из-за Гуся, не правда ли? Боитесь, что он выполнит угрозу — явиться, будет вас гнуть...

«Гнуть» — вот как это у вас здесь называется, подумал я, клядя в близкое его, холеное, хорошо упитанное лицо. Уже

- успели, подлецы, свою терминологию создать.

   Признайтесь, продолжал напирать капитан, все
  вевь по этой причине?
- Причин много, ответил я уклончиво. Вы же читазаявление — знаете. Я болен...
- Знаю, нетерпеливо перебил он меня, да, да. Но я — • главном!
  - Ну, допустим. И что же?
- А то, что бояться вам теперь нечего. Гусь ушел. Уже три дыя, как ушел.
  - Что-о. изумился я. кула?
    - На этап.
    - Куда?
- Ишь, как вы оживились, пробормотал, посмеиваясь, капитан, — даже щеки порозовели.
  - Он помолчал, затем спросил небрежно:
  - Вас интересует что маршрут?
  - Конечно.
- Тут я ничем помочь не могу. Не имею права... Да какая вам разница? Главное — ушел. На север! Так что, можете спать спокойно.
- Спокойно? протянул я с сомнением. Вряд ли, гражданин начальничек. Ох, вряд ли. Не дадите вы мне покоя! Один ушел — придет другой... Где у меня гарантия?
- Гарантия мое слово, веско выговорил он. А оно, моверьте, надежное. Но и вы, в свою очередь, тоже должны мне кое-что гарантировать.
  - Что же именно?
- Прежде всего немедленное прекращение голодовки.
- Он сказал это с расстановкой, отделяя и чеканя слова. Не-мед-лен-ное! И кроме того, чтоб все было тихо. Без шорока. Без демонстраций.
- Каким-то темным чутьем, арестантским звериным инстинктом я уловил его скрытую растерянность, странную слабину... Он хочет, чтоб все было тихо, именно этого! Но мочему? Почему?
- Вы говорите: без шороха, сказал я, помедлив. Однако он уже начался.
- Так вот, кончайте, заявил капитан. Иначе примем меры. Начнем кормить принудительно, через кишку. Знаете,

как это делается? То-то... Да к тому же еще и статью припаяем. — В голосе его звякнул металл. — Второй срок дадим — за провокацию...

Ну, положим, провокациями занимаетесь вы, а не я!

Я почувствовал на мгновение, как закипает и поднимается во мне горячая волна ненависти.

 Имейте в виду, если понадобится, я тоже приму свои меры.

— Свои? — Он прищурился. — Меры? Любопытно... Что

вы можете сделать?

— Буду писать! Обращусь в прокуратуру, в Верховный Совет, к самому министру, наконец. Расскажу обо всем, что

вы здесь творите.

— Ты думаешь, скотина, — сказал, поджимая губы, Киреев (наконец-то он заговорил истинным своим языком!),

— думаешь. — это тебе поможет?

— Не знаю. Может быть и не поможет, неважно, — отмах-

нулся я. — Но вам повредит — это уж точно!

Во все время этого разговора я сидел на полу, прислоняясь плечом к сырому бетону стены. Капитан стоял надо мной, пригнувшись, упираясь ладонями в расставленные колени... Теперь он распрямился и как-то подобрался весь — потускнел лицом.

И вглядываясь в него, я понял: я прав! Я угадал верно! Они оплошали, что-го. средали не так... С этим, без сомнения, и связан отъеза Туся. Ну конечно — с этим! Он же все время жаждал крови. И получил се, в конце концов. И очевидно, перестарался, переборции; искалечил кото-нибудь или угробил. Скорее всего — угробил! И может быть даже — не одного. А здесь веда не северный концлагры! Мертвеца в тюрьме не оформишь по классическому стандарту: «убит при попытке к бестетьу, во время вывода на работу...»

Да и вообще начальство — высшее начальство — не любит таких непредусмотренных смертей; советский арестант, по идее, должен трудиться, вкалывать, строить социализм!

— Лучше уж вы не стращайте меня, — сказал я, — не

стоит, гражданин начальничек.

— Я не стращаю, — процедил он угрюмо. — Я к тебе по доброму пришел. А ты, я вижу, залупаешься... с-смотри!

Так мы долго с ним толковали. Однако я чувствовал — рано или поздно мне все равно придется уступить и смириться; пора было кончать изнурительную эту голодовку.

Возбуждение спало, сменилось слабостью и тошнотой, и я, погодя, сказал, гася истлевший окурок:

В общем, вы хотите, чтоб было тихо? Что ж. Если переведете меня в больницу...

— Переведем, — сказал капитан. — Сделаем! Но... обещаещь?

— Да.

— Hv вот и порядок.

Он снова стал прежним — добродущным, вежливым,

— Все как надо сделаем! Отлеживайтесь, поправляйтесь. Только учтите: долго лежать не придется. Через три дня этап... Надеюсь, вы обойдетесь без эксцессов?

 Да уж можете быть уверены, — я усмехнулся слабо, застревать у вас тут я не намерен.

. . .

Междоусобнав война, развизанная на харьковской пересылке, оказалась стопь вростной и жестокой, что поначалу ощело оказалась чтопь вростной и жестокой, что поначалу ощело оказалась исключение по время торема в починитерация в доктералась, испуалась ответственности. Именно тогда и явился ко мие оперуполнооменный В случае скандала, я мот бы быть свидетелем весьна опасным: необходимо было избавиться от меня, — как можно быстрее стровадить на этал. К сделать это Киреев мог только в том случае, если я сниму голодовку и заявлю, что здоров.

Сомнения администрации продолжались, впрочем, недолот. Вскоре после описываемых здель событий из Москвы поступили соответствующие инструкции, специальные приказы Берия — и все встало на свое место! Чудовищная наша резия обрела как бы законные рамки. Стихия вошла в берета.

Случилось это, по счастью, уже после того, как я покинул тюрьму. Задержись я в Харькове еще хотя бы недели на две — и мне бы, пожалуй, уже не спастись, не выбраться оттуда

живым!

8

# КРЕСТНЫЙ ПУТЬ

Я покинул тюрьму августовской ночью — в поздний час, накануне зари. Стояла пора звезадопада, и небо было блескучим и зыбким. Высоко, в синеве, бесшумно вспыхивали и косо рушились звезды. Они летели над сонной землей, над громадой города, над нестройной толпой заключенных, уныло бредущих к эшелону.

Существует поверие: увидев падучую звезду — загадай желание. И сели дедалешь это быстро, покуда она не потасла, — желание исполнится... Я вспомнил об этом в тот момент, когда нас пересчитывали, загоняя в вакопы (вагоны были не столыпинские, а товарные, «телячью» — и это являлось вермым признаком того, что этап предстоин теблияхий), и с тоской и с надеждой въгляделся в небо. Втляделся в небо и мысленно воззвал к нему.

Молитвы зеков, как правило, просты. Желания их незатейливы. В этот час — под косыми струмии звездопада — все

мы загадывали одно и то же, мечтали, в сущности, об одном.
О том, чтобы выдержать этот этап — уцелеть и остаться здоровым. И о том, чтоб фортуна послала легкую долю и снос-

ную жизнь в той далекой стране, что зовется Система Гулага. Дороги, идущие туда, не указаны в путеводителях. Но заключенные знают их. Они знают: этап — не просто далекий путь. Это путь погибельный и жестокий; крестный путь, уводящий в другую жизнь. к иным поедолам.

И шагая по шаткому трапу, подгоняемый молотком конвов, и потом — размещаясь в темном чресв вагона — каждый из зеков думал, томясь: Госполи! Упаси! Упаси, Господи, от беды — от урановых рудников Норильска, от торфяных болот Мордовии, от мокрых шахт и засисженных приисков Колимы.

За время моей голодовки, как выяснилось, кое-кого из «Индин» услем на восток в мои партнеры — Цыган и Резаный — и больше я не встречал и к инкогда. Не встречал и не слышал о них. Куда занесла их никогда. Не встречал и не слышал о них. Куда занесла нележая? Ного ними сталось? Дождались ли они свободы или, может быть, где-то навек упокоились, стинули без следа? Сифры вслика и сурова, и насчитывает нежало гиблых мест...

Из числа старых знакомцев встретились мне здесь только трос: Рыжий, Лении и еще один, по кличке Девка — молодой, синсглазый, с антельским лицом. Он сидел за «мокрое дело» — за убийство — и был приговорен к 20 годам. Но это его, кзаялось, ничуть не заботило; растянувшись на нарах, заложив за голову руки, он обычно спал — спал крепко и подолгу. А когда пробуждался — лению мудывка сектиментальные псечки. Лении и Рыжий с утра до вечера резались в карты. А я сочинял стики.

Вернее — не стихи. До серьезной поэзии я еще не дорос в ту пору. Да и, в общем-то, весьма мало думал о ней.

Меня прельщали воровские песни, «блатная музыка», над-

рывной и сочный арестантский фольклор.

Он имеет прочные традиции и глубокие социальные корви. В нем отражена жизнь уголовного мира, дана история советских тюрем и лагерей. По сути дела — вся история нынешвей России!

История эта начинается с Соловков.

Первый крупный концентрационный лагерь возник в назале двадиатых годов на Соловецких островах. Расположенный в Белом море, архипелаг этот принадлежал знаменитому и адреннему монастырю. Затем монаков потесныя; на острова спесали заключенных, в монастырских кельях разместилось латериюе назластыю.

О Соловках сложено в народе множество песен. «Завезли нас в края отдаленные, — повествуется в одной из них, — где болота, да водная ширь. За вину, уж давно искупленную, заключали в былой монастырь».

За вину, уж давно искупленную... — эта строка не случайна! Возникновение первого всеросийского концлагеря совыло с первыми «зноляциями» — так на заре советской власти именовались повальные, массовые репрессии, периодически истрасавшие всю страну. Законодательство тех лет предусматривало возножность уголовной ответственности для лиц, не совершивших никакого конкретного преступления, но как сказано в уложении о наказаниях — «представляющих общественную опасность по своей прошлой деятельностии».

Под эту рубрику, естественно, подпадало множество разного рода людей... И конечно же — блатные! Во время таких кооляций их брали беспричинно и не сиглась ни е чем. Арсстовывали даже тех, кто пытался «завязать» — отойти от преступной жизии...

Все это также нашло отражение в песнях.

Вот как поется об этом в Одессе: «Гром прогремел. Золяция идеть. Губернский розыск рассылаеть телеграммы. Что вся Одесса переполнута ворами. Сплошь преступный илимент. Настал критический момент!»

В конце двадцатых годов на Соловках вспыхнул бунт был совершен грандиозный групповой побет. На рыбных промыслах Доставшихся лагерю по наследству от монахов было захвачено несколько парусных ботов; восставшие ушли в море, пересекли демаркационную линию и высадились в Норвегии.

Отчаянный их побег окончился, к сожалению, плачевно. Норвежны отказали бегленам в убежище и всех — поголовно

вылали советским властям!

Случай этот, тем не менее, встревожил правительство. Соловки показались местом ненадежным, расположенным слишком близко от запалных границ. Лагерь понемногу начали расформировывать — перебрасывать людей в другие края. Большинство заключенных попало на строительство Беломорско-балтийского канала.

Беломорская трасса протянулась на многие сотни верст по завалам и топям Карелии. Это был страшный лагерь! В памяти арестантов и в их фольклоре навсегда сохранились такие участки стройки, как Войта и Медвежегорск. «А на канале есть Медведь-Гора. Сколько там пропавшего ворья! На пеньки нас становили, раздевали, дрыном били, хоронили с ночи до утра...»

Таково было начало! Все это — первые изоляции и лагеря явилось своеобразной репетицией, пробой сил, начальной

школой террора...

И вскоре по всей республике, а в основном у дальних окраин материка, образовались гигантские лагерные управления. Потаенные Княжества чекистов, бесчисленные Штаты зловешей страны Гулаг.

Наиболее крупным из них был «Пальстрой» — в него входила часть Якутии, Колыма, Чукотка, Территория его во мно-

го раз превышала Европу.

И больше всего песен посвящено ему. Дальстрою, особенно — Колыме! «Клубился над морем туман. Вскипала волна штормовая. Вставал впереди Магадан — столица Колымского края». Песня эта, бесспорно, лучшее из того, что создано на данную тему. Здесь чувствуется точный вкус и немалое мастерство.

Лагерные эти мотивы однако не исчерпывают всего многообразия фольклора — далеко нет. Помимо тюремной и каторжной лирики (в сущности, это - плач по свободе!) существует также лирика бродяжья, скитальческая, подлинно-блатная. Немалое место занимает здесь изображение воровского быта и самого ремесла.

Произведения как бы делятся по профессиональным признакам... Существуют песни майданников — поездных воров. баллады взломшиков сейфов и касс — медвежатников, частушки карманников-ширмачей и романсы убийц.

«Сколько я за жизнь за свою одинокую. — поется в одном таком романсе. — сколько я душ загубил! Кто ж виноват, что тебя, черноокую, крепче чем жизнь полюбил».

Столь же колоритны и выразительны куллеты карманным в некоторых из них звучит вселее соорство Вог, например, строки, обращенные к «фрайеру», у которого похитили кошелек: «Так тебе и надо, не будь же ты больан. Не ходи ты по базару наблюдать аэроллан!» Другие — преисполнены скорбого экризам: «Девушек любить — с деньгами надо быть. И я выборал путь себе опасный».

Не менее разнообразен и репертуар майданников; тут воспеваются поезда, вокзалы, просторы родины. «Летит наровоя по зеленым просторам. Летит он неведомо куда... Назвагка, мальчишка, я жуликом и вором и с волей распростился напестиль.

Я увлекся фольклором давно и успел попробовать себя во всех жанрах. Но сильнее всего привлекала меня поэзия дорог и скитаний.

Профессия майданника, пожалуй, романтичнее всех прочих; именно с ней я был, связан на воле. И благодаря этому успел объездить — из края в край — всю нашу сграну. И этой теме посвящено больвинство моих сочинений». Кстаги сказать, почти все они созданы были в заключении — в этапе, в пути, в часы томительного и вынужденного бездействия. Или в штграфных изоляторах. Или же — в тиши арестантских больнии.

Это, в общем, закономерно. Творчество требует сосредоточенности, отрешенности от быта, от суеты... А где еще сыщешь большую отрешенность, чем в карцере или в этапном эщеломе?!

Так было всегда. И теперь — на вагонных нарах — я курил, прислушиваясь к гулкому ритму колес, и бормотал про себя слова новой, зреющей песии.

«Вот лежим мы сумрачно и немо, — бормотал я, — смотрим в зарешеченное небо. За окном ватона — дымный вечер. От любия далекий путь излечит! Крестный путь. Крутой и скорбный путь... В зябкой тьме, в грохочущем ватоне, ты навек о прошлом позабудь. От тоски бети, как от погони».

Слова вроде бы получались. Но песня эта все же вызревала трудно и медленно. Мысли были неровны, чувства смутны; на сей раз полностью отрешиться от быта я не мог. Шла война, и все вокруг было заражено и отравлено ею.

Имелись у меня и другие — более конкретные причины для беспокойства.

На Холодной Горе — расставаясь со мною — капитан Киреев сказал: «Гусь ушел. Можете спать спокойно». Что ж, я

действительно спасся тогда от грозного врага! Но спокойного сна все-таки не было.

Дело в том, что у меня имелся еще один враг. И в чем-то

он даже казался мне опаснее Гуся.

Опасней хотя бы потому, что находился рядом со мною, числился не врагом моим, а соратником, товарищем по партии. Причем — старшим товарищем!

Вы, наверное, удивитесь, когда я его назову... Речь идет о

Ленине.

Приземистый, лысый, с широким выпуклым люм, од вполне оправдывал свою кличку — и не только благодара внешним признакам. Он был на редкость сметлив и опытем. Знал назубок все наши порядки и правила. Убедительно в ловко выступал на общих содика — толковищах. И считался «авторитетным». А звание это заслужить нелегко. И значит оно много. В сушности, это то же, что чден ЦК.

Он давно уже настойчиво и, по-моему, беспричинно цеялялся ко миступорно называл меня интеллитентом, и слово это звучало в его устах как-то уж очень сомнительно, нехорошо... И разговаривал он со мною кривевсь с ужмылочкой, с недоброю хитрецой, — как бы намекая на что-то, словно бы зная какие-то тайну...

Я все время ощущал его подозрительность, его скрытую враждебность. Ловил на себе косме, странные, испытующие взгляды. И это наполняло меня безотчетной тревогой.

Я чувствовал: добром это у нас не кончится. Нет, не кончится. Рано или поздно что-то стрясется, что-то должно будет произойти.

## КРОВЯНАЯ ПЕНА

Этап был нелегким; он тянулся четырнадцать дней.

Эшелон наш миновал центральную Россию, перевалил через Урал, проехал Читу и Хабаровск... Наконец он прибыл в бухту Ванина (на побережье Татарского пролива) и теперь мы поняли — кула нас гонят.

Ванинская пересылка была известна всему Дальнему Востоку; она являлась основной перевалочной базой Колымы!

Здесь прерывалась сухопутная трасса, кончалась «большая земля». Дальше — до самого Магадана — заключенных везли морем, в тесноте и смраде трюмных отсеков.

А пока нам было велено выгружаться... Конвой пересчитал зеков. Выстроил. И подвел к воротам пересылки.

Затем начальник конвоя ушел со списками на вахту; предстояла персача этала местной администрации, а процедуаэта — мы знали — долгаз! Разминаясь, сжась от раннего холода, мы толпились возле зоны, разглядывали слонявшихся там лодей. Сковоз колочую проволоку быль видын течные лифигуры, очертания дальних бараков, гребни крыш, окрашемные зарей.

Внезапно толпа всколыхнулась, подернулась зыбью, невиятный ропот прошел по ней; так в непогоду начивает шуметь и тревожиться лес...

Проталкиваясь из задних рядов, появился-Реажий. Приблизился ко мне — взъерошенный, с потемневшим лицом. Сказал хоцповато:

Тухлое наше дело, Чума. Зона-то ведь — сучья!

Откуда ты знаешь? — спросил я быстро.

— Все точно! Ребята тут кос-кого распознали... Вроде бы в Гуся видели. — Он поежился, выкатывая глаза. — Так что ждв приключений.

 Ай-яй-яй, — пробормотал стоящий неподалеку сутулый и сумрачный уркаган, по прозвищу Леший. — Что ж теперь будет, а?

Я познакомился с Лешим в пути, совсем недавно; его подсадили к нам в вагон на Урале, в Свердловске, и всю дорогу ом помалкивал, угрюмо сторонился бесед. Теперь вдруг — разговорился:

- Нам здесь быстро концы наведут. Это уж как пить дать... Не-ет, раз такое дело — в зону идти нельзя. Нипочем нельзя!
  - Вот и Ленин то же самое говорит, кивнул Рыжий
     А сколько всего здесь блатных? поинтересовался я.
- Хватает, моргнул Рыжий, эшелон большой вагонов тридцать. И в каждом рыл по пять, не менее того. Вот и считай.
- Да, это сила, сказал Леший. Тут уже начальству, хошь не хошь, а придется призадуматься...
- Оно думать не любит, возразним в толпе, оно стрелять любит.

 Это вряд ли, — ответил Леший, помедлив. — Стрелять в открытую, на глазах у всей пересылки — на это они не осмелятся. Да и какой им прок? Мы ж не бунтуем! Будем проситься в карантин — он стоит отдельно, на отшибе.

Так было и решено. И когда заключенных стали, наконец, заводить в ворота — блатные сбились в кучу, уперлись и зая-

вили, что в общую зону они не пойдут.

Конвой всполошился. Раскатисто и гулко ударила автоматная очередь. Кто-то из солдат решил, очевидно, припутнуть нас. А может — сам испугался. Стрелял он, однако, над толовами, — ввысь, в зарю, в

Стрелял он, однако, над головами, — ввысь, в зарю, в блистающий краешек солнца, встающего из-за проволочной ограды.

И тотчас же выстрелы смолкли. Леший оказался прав: учинять расправу принародно, на глазах у всей пересылки, охранники все-таки не осмедились.

— Ладно, черт с вами, — заявил после долгих переговоров начальник этапа. — Не хотите на общих основаниях — запрем в карантин. Но сначала надо пройти санобработку... Бана-то хоть вас, оглоедов, не путает?

. .

В баню мы отправились охотно. Поспешно разделись там, посрявали с себя пропотевшее и засаленное барахло и затем, запасшись у дежурного мылом, ринулись — топая и гогоча — в сырую, лушную полутьму.

Странное зрелище представляли собою моющиеся зеки! Телен их были худы и белесы, лица, наоборот, — черны... Резкий этот контраст производил впечатление чего-то нереального; словно бы здесь, в арестантской бане, собрались призраки. Костлявые призражи в темных масках...

Таким вот призраком был и я.

Сидя на лавке, а старательно мылся и сокрушенно ощупывал себя — худую свою грудь, крутые дупт ребер, впалый живот. Голодовка не прошла для меня даром. Она сделала свое дело — обглодала и напрочь высушила меня. А чего я, в сущности, добилься? Уберестя от украинской сучни — зато попал к дальневосточной... И неизвестно еще, что ожидает нас, что нам зпесь трозит?

— А что нам грозит? — услышал я вдруг чей-то голос. —
 Ну, есть здесь сучья кодла. Подумаешь! Нам ли ее бояться?

Слова эти прозвучали как бы в ответ на мои мысли. И я обернулся тотчас же.

У соседней лавки — в горячих клубах пара — сгрудилось несколько человек. Я различил среди них Рыжего (он и действительно был пламенно выж, и с головы до пят осыпан густыми веснушками), увидел нежный профиль Девки и бугристую лысину Ленина.

Здесь же сидело двое незнакомых мне парней; один из них, склоняясь над шайкой, намыливал голову, другой (тоже весь в мыле) курил, скрестив по-татарски ноги — жадно

сосал отсыревший окурок и рассуждал басовито:

 Их много? Ну-к что ж. Нас тоже немало... Дай Бог! — Скуластое, изрытое оспой лицо его покривилось в усмешке. — Чего ж это нам в карантине прятаться, под замком сидеть, как в тюрьме? Мы в карантинах еще насидимся.

 Нет. ребята. — проговорил, отфыркиваясь, пругой тот, что мылил голову, — как хотите, а я — за общую зону! Если будем держаться вместе, всей оравой...

 — А почем ты знаещь, как там получится? — вздрагивающим голосом спросил его Ленин. - Растасуют нас по отдельным баракам — и все. И кранты. В первую же ночь передавят как кроликов!

 А-а-а, — отмахнулся рябой. И выплюнул окурок. — Больно уж вы пужливые!

 Аты, явижу, храбрый, — зачастил, задергался Рыжий. только чем она пахнет, эта храбрость? Ох, Рябой, что-то ты крутишь...

Разговор этот, видимо, начался давно и сейчас доходил уже до крайнего накала; спорящие горячились, нервничали,

перебивали друг друга.

Я не дослушал их — отвлекся. Подошла моя очередь брать киняток. И я пошлепал к крану и долго стоял там, нацеживая воду: она текла неровно, с перебоями — плюясь и обжигая руки.

Я стоял, пригнувшись, держа на весу тяжелую дубовую шайку. Неожиданно — за спиной у меня — послышалась глухая возня, торопливая и яростная ругань.

В следующую секунду я увидел Рябого. Он бежал, увертываясь от ударов, прорываясь к дверям.

Кто-то замахнулся на него сбоку и он отшатнулся стремительно. И поскользнувшись — с коротким сдавленным воплем — рухнул навзничь на мокрый пол.

Падая, он, вероятно, повредил себе ногу, — приподнялся,

попытался встать. И не смог.

Появился Девка. Он улыбался, этот красавчик! На шеках его подрагивали ямочки, синие глаза были чисты и безмятежны... Выхватив из рук моих шайку (она была уже налита до половины), он шагнул к Рябому, сказал, пригибаясь:

К сучне захотел? К своим?

И с маху, точным движением, плеснул в лицо его кипят-

Я зажмурился, отворачиваясь. А когда открыл глаза вередо мною копошилась груда лоснящихся тел. Здесь я снова заметил Девку; он ударил упавшего ребром тяжелой шайки. И потом еще раз. И еще.

Люди словно бы остервенели, впали в странную истерику. Волна жестокого безумия заклестнула их... Заклестнула — и тотчас же кончилась, сошла на нет.

Наступила тяжкая, давящая тишина.

И в этой тишине прозвучал задыхающийся, ломкий голоє Рыжего:

— Конец...

— А тот, другой? — Спросили его.

—Тоже, — ответил Рыжий. — Оба готовы... О, Гос-споди! Толпа поредела, рассеялась по сторонам. Теснясь и толка-

ясь, люди ринулись в предбанник — одеваться.

Стал виден Рябой. Он лежал недвижимо. Одна его рука была простерта к двери, другая — окоченелая и скорченная трикрывала лицо. Из пробитого черепа сочилась кровь — смешивалась с мыльной пеной и окращивала ее в радужные тона.

Вдруг мне почудилось, что Рябой шевельнулся... Но нет, он был мертв! Это шевелилась пена; она кипела и ползла, пузыоясь и опагала на пол багоряными яркими хлопьями.

10

#### МАРСИАНИН

История эта надслала шуму; из Владивостоской прокуратуры прибыла специальная следственная комиссия. Было создано «Дело о групповом убийстве в бане». Троих ребят, принимавших участие в избиснии, отправили закованными в наручники во внутреннюю торьму.

Каждому из них предстояло получить теперь «довесок» — новый дополнительный (и немалый) срок.

Все остальные попали вместо карантинной зоны в ВУР (в Бам Усиленного Режима). По существу, это был самый обычный карцер. И уже чувствовал я, что карцеры будут теперь сопутствовать мне постоянно, и вся моя лагерная жизнь поойдет отные под этим знаком!

Вечером мы лолго не спали с Лениным - толковали о спуцившемся

 Как же это все-таки произошло? И главное — за что? спросил я, с отвращением припоминая подробности убийства шевелящиеся тела, кровяную радужную пену. — За что их? Неужели — за одни только слова? За сомнения?

- Сам не пойму. Он наморщился задумчиво, собрал склалками кожу на лбу. — В общем, если бы Рябой не побежал тогла, ничего бы и не было. Ну, поорали бы малость, Ну, может, дали бы разок по шее. — эка важность! А он влюуг пванул к дверям... С этого и началось.
  - Кошмар. пробормотал я.
- Ла уж конечно. согласился он, позевывая. Хорошего мало. Но с пругой стороны, что Бог ни делает...
  - Бога ты сюла не приплетай! сказал я.
- Нельзя? спросил он с юмором. Ладно, не буду. Мне все едино — что Бог, что сатана! Я человек простой, необразованный. Да и вобще, дело не в том.
- А в чем же?
- Дело в том. что время сейчас особое, смутное... Война! Он посмотред на меня, сощурясь.
   Верно я говорю, интеллигент?
  - Н-ну, верно.
- Верно, повторил он медленно. Ну, а раз война всякие сомнения уже пахнут предательством. Кто знает, что у этого Рябого было на уме? Ты знаешь?
  - Нет. я пожал плечами. Откула?
- И я не знаю. сказал он. И никто. А сейчас самое. главное, знать именно это! Знать — чем дышит человек, на что он годится. К кому можно без опаски повернуться спиной.
- Это, пожадуй, самое сложное.
   возразил я.
   Чем дышит человек? Поди разберись.
- Можно сказал Ленин, можно и тут разобраться.
   Есть слова. Есть поступки. По ним и напо судить. Вот. скажем. ты...
- А что я? мгновенно настораживаясь, спросил я, uro?
- Я все время чувствовал, что Ленин исподволь, но неуклонно — добирается до меня. Кружит, делает петли... И круги эти постепенно сужаются.
  - Что, собственно, можно сказать о моих поступках?
- Да. в общем, ничего существенного. Так только мелочи. Взять хотя бы, ту же баню... Ты как себя повел? — Никак...

  - В том-то и суть!

- Ну, хорошо, сказал я тогда, а ты? Как ты себя повел?
  - Так я причем? Удивленно развел он руками, я был в стороне.
  - Ну, а я рядом. И что же? Там было много народу. Кто успел тот сделал. Я не успел.
- Вот, вот. Сделал Девка. А почему? Шайка с кипяткомто ведь была у тебя в руках!
  - Так уж вышло. Девка подскочил, выхватил...
- Нет, голубок. Ты сам ему отдал! Я хоть и оказался в стороне, но все видел. — Ленин придвинулся, задышал мие в лицо. — Не осмелился, не рискнул плеснуть; предпочел, чтобы марались поутие!
  - К чему ты все это говоришь? спросил я негромко. Хочешь обвинить меня в чем-то? Лавай!
  - Обвинить пока трудновато, усмехнулся он, но полозрения это правла имеются.
  - Так изложи их! Я приподнялся, глядя в круглые его, ледяные глаза. Изложи свою мысль, черт тебя возьми! В чем ты меня подозреваешь?
    - В том, что ты не наш..
  - Кто жс я, по-твосму?
     Хрен тебя знает. Марсианин... Из другого мира! Не из
  - блатного во всяком случае! — Эт-то еще надо доказать! — заявил я. — Сам знаешь: без уличающих фактов...
  - Кое-какие уже есть, сказал он, да, кое-какие. Ты вот говоришь, что твоя мать проститутка, а отец ростовский босяк. Правильно? Что ты вырос в притоне... Так?
  - Все это я, действительно, говорил когда-то. И не раз. И теперь мне пришлось согласиться с Лениным.
  - теперь мне пришлось согласиться с лениным.

     Допустим, сказал я, изучая его и готовясь к очередному подвоху.
- Тогда растолкуй откуда эта начинка? Вся эта твоя образованность, интеллигентность откуда они? Кто приучил тебя к книжкам, к сочинительству — отец-босяк? Или мать-проститутка? Культурный был у тебя притон...
- Я растерялся на мгновение; слишком внезапно нанесен был этот удар! Однако молчать нельзя было. И подавшись к нему, сказал:
- Почем ты знаешь, может быть, я гений! Вроде Максима Горького. Същал о таком писателе? Он тоже вырос в притонах. Но, даже если я и выдумал эти дурацкие притоны — что из этого?

Если выдумал одно — вполне можещь и другое... Все

остальное.

- В остальном ты ничего не можешь мне предъявить! Меня многие знают. Знают по делам, по свободе! Все эти домыслы — на песке. Доказать ты ничего не сможещь. А вот я. например, могу тебя публично обвинить в том, что ты специально работаешь на сучню - подкапываешься под честных урок, порочишь их, ослабляешь наши ряды.

— А ты ловок, — сказал он протяжливо. — Да-а-а, ловок...

Интересно было бы с тобой колупнуться всерьез.

Ну, что ж, — сказал я, — рискни.

Рискну, — спокойно ответил он, — только не сейчас.
 Потом как-нибудь. Посмотрю еще на тебя. Поприглядываюсь.

Ленин, в общем, угадал все точно. Я и в самом деле, был Марсианином — был чужим здесь, пришедшим со стороны! Но ему я, конечно, не мог тогда признаться в этом...

Теперь, наконец, пришла пора оглянуться на прошлое. Впереди еще длинная водная дорога, многие сотни морских миль. Кораблю предстоит пройти Татарский пролив, затем пролив Лаперуза. Миновать туманные берега Японии, скалистый и ветреный Сахалин. А потом — пересечь Охотское море, седое, мутное, дышащее осенней стужей.

Там корабль еще долго будет илти, поднимаясь к шестидесятой парадлели. — будет вздрагивать и скрипеть, зарываясь в пену, переваливаясь в соленых бурунах... И воспользовавшись случаем, я хочу припомнить свое детство и юность и рассказать обо всем подробно.

Рассказать о том, как рухнула и распалась моя семья, как

я начал бродяжить. Как и с чего это все началось.



## Часть II

# ШТОРМ НАД РОССИЕЙ



### полмосковье

Если лагерную мою жизнь проще всего изобразить графически — углем, черной тушью, — то детство и юность мои живописны лестоны сполнены сочных бликов и явких тонов.

Стоит только прикрыть глаза, на мгновение заслонить их ладонью, и тотчас же передо мной возникают подмосковные сосны — сквозная, синяя, прошитая солнцем хвоя, оранжевые стволы и белый песок...

Пол шумящими этими сосиами, в дачном поселке Кратово, прошля все мои ранние годы. Обширный наш поселок привадлежал всероссийскому обществу Старых большевиков и политкаторжан; здесь жили семьи участинков революции, ветеранов подполья и героев гражданской войзы.

Одним из организаторов этого общества был мой отец — Евгений Андресвич Трифонов.

Я выжу его отчетливо, как живого. Вижу, как он улыбается, морша брови, поблескивая стеклышками песне; как грустит он и песвается (лицо его при этом твердеет, становится упловатым, словно бы вырубленным из камия). Вижу, как идет он по улицам поселка — размащисто, чуть косолапо, по-кавалерийски, плотно вбивая в пыль каблуки армейских сапог.

Кадровый офицер, он презирал штатскую одежду — все эти галстуки и пиджачки. Он всю жизнь носил военную форму. Только ес! И таким остался в моей памяти навечно: гимнастерка, орден Боевого Красного Энамени (у него был орден за номером 300), скритучая португиея, кобура на режить

Поясной этот ремень — широкий, желтый, с металляческой прэжкой, на которой поблескивала выпуклая звезда, пожалуй, запомнялся мне сильнее всего. Отец нередко сек им меня, наказывал за провиненсти: за разбитое из рогатки стекло, за костер, который я разложил в дровяном сарае, играя в индейцев...

Тщедушный, маленький, лопоухий, я уходил после порки, держась обеими руками за салнящий, ноющий зад; на нем еще долго потом багровел отпечаток пятиконечной звезды.

Я уходил, преисполненный горя и обиды... Но впрочем, долго обижаться на отца не мог: он ведь учил меня за дело! И говорил. посменваясь:

Провинился — терпи. Ты же казак! Терпи, атаманом булешь.

И еще он говорил:

 Вообще, не бойся битья. Не смей бояться. Помни — от этого не умирают.

И еще:

 Умей держать удар, принимай его без опаски. И уж если случится драка — не плачь, не беги. Отбивайся, как можешь. И самое главное, не бойся! Хитрить в схватке можно трусить нельзя.

Он много так беседовал со мной и с братом моим Андреем. Но чаще — со мной. Может быть, потому, что мне чаще попадало...

- дало...

   Чему ты учишь ребенка? порою спрашивала его Ксеня; смуглолицая и крупкая эта женщина заменяла нам мать. Она была хорошей мачехой, отнюдь не такой, о каких рассказывают в сказках. Она относилась к нам с заботой, жалела в воспитывала нас. как могда замена заботой, жалела в
- Разговоры о драках, о битье, по-мосму, только портят малышей.
- Ничего, отвечал отец, оглаживая ребром ладони рыжеватые свои, коротко подстриженные усы, — ничего! Когданибудь все это еще пригодится.
- Но когда? И почему? удивлялась Ксеня, жизнь теперь, слава Богу, тихая... Ты все меряешь своим прошлым, а оно, я уверена, не повторится! Поговорил бы лучше о книгах, о литературе.
- Что ж, усмехался отец и легонько ладонью ворошим мои вихры. — Можно и о литературс... Если сравнить ее с дракой, то возникает парадокс. Качества, необходимые в первом случае, абсолотно неуместны во втором; они как бы взаимно исключают друг друга. В драке нужна элость и хитрость, а в искусстве, в творчестве, наоборот, — доброта.

С этим периодом совпадают первые мои стихотворные опыты... Стихи почему-то получались у меня тогда на удивление мрачные, исполненные пафоса и сатанинской гордыни.

Одно из стихотворений случайно попалось отцу на глаза; начиналось оно такими строками:

Я шел сюда, чтоб выше быть Всех остальных людей, Я никогда не мог забыть Тех, славы полных, дней. Подозрительно долго разглядывал отец мои каракули; а селиция а его лицом. По мере чтения оно становилось все бодес жестким, угловатым... Ну, будет порка! — подумал я с беспокойством. Но нет, он не тронул меня. Он-вообще инчего ис сказал; отворотился, нажиурась, и подошел к окну, и так молчал какое-то время, жуя папиросу, барабаня пальцами по стеклу.

О чем он размышлял? Что его так огорчило? Может быть — странное, несколько параноическое направление моих

мыслей?..

Мы с братом росли без матери; родители наши разошлись давно, в начале тридцатых годов. Мать вышлы замуж за другого, жила тде-то в Москве, и я ее плохо помино в этот период.

За годы, проведенные в Кратове, я видел мать всего лишь ваа три; она приезжала к нам неожиданно, тайком от отца, и встречи наши были коротки и печальны

Она приезжала не одна; ее сопровождал какой-то мужчина — молчаливый, высокий, причесанный на косой пробор.

Я смотрел на него, как смотрят на дерево — снизу вверх, запрокинув лицо. В этом ракурсе он казался мне непомерно оридиванно суженным наверху; громоздкое туловище, влинный пилжак и к рошечная. глалко придизанная голова...

— Шурик, — говорила мать, прижимаясь к нему, — не правда ли, прелестный пейзаж! Прямо — левитановский. — Она улыбалась, и рот ее вздрагивал, и щеки лоснились от слез. — Речка, сосны, смолистый воздух... Детям здесь хорошю.

Об этих се посещениях отец узнавал от своих друзей (он обычно возвращался из Москвы вечером, с девятичасовой электричкой). Однажды я подслушал его разговор с соседом по даче — пожилым и грузным украинцем, работником военной прокуратуры.

Была, говоришь? — спросил отец, тяжело облокачива-

ясь на штакетник, - с ним была, с этим?

— С ним, — кивнул сосед. И помолчал, разжигая трубку. И потом — вполовину голоса: — Слушай, Женя, мы с тобой старые кореша; знаем друг друга с девятьсот пятого года, вместе каторгу отбывали, войну прошли — так?

Так, — согласился отец. — Но к чему это предисловие?
 Он усмехнулся и тщательно протер пенсне. — Хочешь что-

то сказать?

— Хочу. Спросить. Ты уж извини, брат... Но объясни мне: как ты все это допустил — с самого начала, а?

— А что я мог поделать?

- Почему ты его сразу этого хлыща, этого пройдоху не отвадил, не изломал на куски? Ну, когда он в первый раз появился. Я же знаю, как ты рубаешь; из одного двух делаешь. Помнишь, тогда, под Ростовом...
- Так ведь то в бою, медленно, хрипло, с трудно сдерживаемым вздохом, проговорил отец. — Тогда все было иначе... И в общем, — если вдуматься, — дело здесь не в нем, а в ней. В ней олной.
- Что ж, это тоже верно, сказал сосел. И посилел задричню трубкой. — На войне все было иначе. И ты сё тогда нужен был, вот в чем вся суть! Как ни говори, а в ее положения выскочнать за комиссара — это было спасение. Ты ж ее защитил, увся от беды! И родне ее потом помотал; выхлопатывал визу в Париж...

Были и другие, памятные мне разговоры. И так — постепенно, исподволь — я узнавал подробности о своих родителях. И если теперь собрать воедино все, что я услышал и понял, а затем и прочел, то получается история весьма романтичная...

Я постараюсь изложить ее покороче и побыстрей; иначе тема эта может разрастись и увести нас в сторону от сюжета. Когда-нибудь я, возможно, посвящу ей отдельную книгу. Но сейчас у меня задача иная. Итак — о моем отце.

Понской казак по происхожлению, он с ранних лет покинул родную станицу: ушел в Ростов, бедовал там и бродяжничал. Некоторое время был связан с «серыми» - так именовались в старом Ростове слободские бандиты-налетчики — а затем примкнул к большевистскому полполью. Сблизиться с полпольем помог ему брат Валентин (также ушелший смололу из станицы). В 1903 году Евгений Андреевич вступил в РСДРП. И спустя два года уже принимал участие в ростовском вооруженном восстании — командовал боевой дружиной на Темерникских баррикадах (в ту пору ему исполнилось двадцать лет). После разгрома восстания братья были схвачены и заточены в Новочеркасскую военную тюрьму. После суда Валентина сослали в Зауралье, в Тюмень, а Евгений, приговоренный к 15 годам каторжных работ за убийство жандармского офицера, вместе с партией кандальников отправился по этапу в Восточную Сибирь.

Там, на каторге, он начал писать и стал поэтом. Он создал книгу стихов «Буйный хмель», впоследствии принесшую ему известность и оставшуюся в литературе, как своеобразный и, пожалуй, едииственный в своем роде обраще троемной и каторжной лирики начала нашего века. Отдельные стики на это тему были тогда, конечно, не редкостью — они встречались у многих поэтов, но целая книга, специальный сборник, имеется только у него... (И сейчас, когда я пишу эти строки, я думаю о том, как много общего в наших с ним сульбах! Мои скитания тоже вель начались на юге, на Дону, среди ростовских бродяг и уголовников. И по тем же самым каторжным пересылкам, по тем же этапам прошел я в свое время! Одно и то же количество лет провели мы в тайге, и первый мой поэтический сборник, вышедший в Сибири, состоял в основном из стихов, написанных в заключении и в ссылке...)

Книга «Буйный хмель» создавалась свыше десяти лет — в лесных острогах, на завьюженных рудниках. И наконец, незадолго до освобождения (свободу отцу принесла амнистия. объявленная в честь трехсотлетия Дома Романовых) он высы-

лает стихи в Питер, брату Валентину Трифонову.

Он пишет на узких полосках бумаги - убористым, очень четким почерком. (В детстве я любил, забравшись украдкой в отновский кабинет, рыться в его архивах и разглядывать эти листки.) Пожелтевшие, ветхие, они все помечены лиловатым овальным клеймом: «Просмотрено в Александровской тюрь-MCD.

Их сохранилось немало, этих посланий — грустных и задумчивых, насмешливых и строго деловых. «Уничтожь все даты под всеми стихами, - советует он брату, - когда исполнишь указанное, отощли рукопись Горькому», Однако к Горькому рукопись не попала — грянула Февральская революция. В ту пору было не до стихов, не до литературных бесед.

Валентин находился в подполье, вел партийную работу, а

Евгений был уже на пути в Петроград...

Здесь, в столице, он с ходу включается в события. Становится начальником городской рабочей милиции, членом Главного штаба Красной гвардии. Затем входит в состав знаменитой « инициативной пятерки », подготовляющей захват Зимнего дворца. А потом — после переворота — отправляется на фронт в качестве военного правительственного комиссара Южнорусских областей.

Гражданская война, как известно, началась на юге России и в первую очередь охватила казачий Дон. Главнокомандующим Донской белой армией был в ту пору генерал Святослав Варламович Денисов (родной дядя моей матери). Красные казачьи части возглавлял мой отец.

Комиссар Трифонов и генерал Денисов столкнулись на поле боя, не ведая того, что вскоре им суждено будет, так сказать, породниться... Но, даже если бы и знали они. - все равно вражда, разделявшая их, была свиреной и непримиримой. Об этой войне написано много; повторяться нет смысла. Замечу только, что бои велись долго, с переменным успехом. Наконец белая армия дрогнула, фронт откатился, город прочно заняли большевики.

Штаб военного правительственного комиссара разместился в просторном барском особняке, принадлежавшем новочеркасскому нотариусу Владимиру Аполлоновичу Беляевскому.

К тому времени семья Беляевских уже начала рушиться; неожиданно скончались от сыпняка дочери Владимира Аполлоновича — Варвара и Вера. Потом и сам он слег, разбитый параличом, и больше уже не поднялся... Он умер, так и не успев вывезти семью за границу.

Елизавета Варламовна, жена его (или, вернее, вдова) долгое время ютилась на чердаке своего собственного дома; выселенная по приказу властей, она жила там с двумя оставшимися дочерьми — старшей Татьяной и младшей Ликой.

Я часто пытался вообразить их тогдашимою жизнь... Наверное, все, что творилось вокруг, казалось им дурным ском. И сам особняк их выглядел дико и непривычно: дворянское гнеадо превратилось в казарму! Ни дисм ии ночью теперь ве затикал здесь гул голосов, бряцало оружие, стрекотали штабные «Уидервуды». Изредка во двор врывались вестовые из кранящих, запорошенных пылью конях. Они привозили донесения с фронта. Для Беляевских донесения эти были безутешны — форот гоходия все дальше и дальное.

Так они жили, три этих женщины. А затем семью постыт новый удар. Осенью 1919 года внезапно сбежала из дома Лика: ее увез Евгений Андреевич Трифонов — ночью тайком, на казачьей тачанке.

Событие это вызвало в Новочеркасске немалый переполох. Свазь красного комисара с дворянкой, племяницей самого Денисова, была скандальной и озадачила всех. Что ж, это понятно. Революция не терпит полутонов, Она отчетивно и безжалостно делит мир на два лагеря, на два цвета. И отец мой, и мать — оба они как бы совершали отступничество, изменяли классовым идеям эпоки. Именно потому им и нужна была тайна. Как выяснилось впоследствии, знала обо всем и активно содействовала влюбленым одна лишь сестра Евгения Алдресвича — Зинаида Болдырева, — проживавшая в невочеркассек, по соседтеру с Беляевскими. В доме убинацы Андресвны они и встречались, и готовили свой побел? Отец увез мою мать в степь, в родную станици у мукры там на время. Он сделал это не эря: нужно было выждать, пока утихнет шум, уляучтел влюдские толки... Вскоре они окончательно покинули эти места. Шла война, гредела из крав в край, и отец колсил по ес дорогам; командовал 9-й кавалерийской дивизисй в Конармии Буденного, сопровождал на Дальнем Востоке «Золотой поезд» с казной, отбитой у Колчака, сражался в Средней Азии с басмачами. Среднеазиатския эта кампания была, в сущности, последней; гражданская междоусобица кончилась, наступила мирлая жизиь.

В средине двадцатых годов отец переселяется в Москву... Война отгремела, кончилають, но поков нет ему и теперь. Да. в сущности, он и не ищет поков; профессиональный военный, он по-прежему служит в дармии, инспектирует войска. И одновременно занимается литературным творчеством — публикует книги под псеваюнимо Евгечий Бюжнев.

Всю жизнь свою тянулся он к литературе. Он не мог не писать — но писать было некогда; лины урывками, изредка брался он за перо. И все же в мирную эту пору им создано немало; бнографический роман «Стучит рабоча к ровь», пьеса «Четыре пролета», книги о гражданской войне «Каленая тропа в и В чаду костровь. И во всех сто произведениях (так же, как и в первом, каторжном сборникс) видна судьба его, за учит эта эпоха — короваевя, зоростная и неповторомная вовек.

Как же жила все эти годы моя мать? Что сказать о ней? Судьбы женщин, как правило, не столь богаты внешними событиями. Участь у них иная. И мир их иной — сокровенный и стланный.

После бетства из дома она утратила со евоими родственниками почти въскую связа; Елизавета Варламовна прожляла ее в тневе и долго потом не могла простить. Встретились они уже в Москве — и ненадолго. В 1925 году, после мнотих мытарств, бабушка и тетя получили, наконец, долгожданную визу; высхали во Францию и остались в этой стране навсегда.

Вот я закрываю глаза и опять мне видится далское Подмосковье. Косогоры, стога, одуванчики у дороги. Росяная, осыпанная бликами, опушка бора. Оранжевые стволы и белый песок.

Я рос там, играл — строил песочные города — и не думал о переменах. Жизнь казалась мне безмятежной и прочной, Я и

не знал, не всдал, что она, по сути дела, вся держится на песке; что в любой момент она может рухнуть, развеяться от внезапного встра, от первого дуновения беды.

12

#### БЕЛА

Лето 1937 года было знойным и ветреным. Пыльные смерчи крутились по улицам поселка, шумя и сшибаясь, раскачивались над крышами сосны. И высоко и пронзительно ныли телеграфные провода.

Ветер выволакивал из-за леса лиловые тучи; он словно бы пас их — свистал и подстегивал и стремительно гнал в вышину. Косматые, отятченные влагой, они росли и затмевали небо. И нередко — по вечерам — на поселок обрушивалась гроза

Звенящая пелена дождя возникала тогда за окнами нашего дома. Время от времени — с коротким грохотом — сумрак распахивался, таял и тут же смыкался, густея. И с каждым сполохом грозы темнота становилась все плотней.

В один из таких вечеров отец явился домой с запозданием

- усталый, вымокший и необычайно угрюмый.
   Господи, сказала Ксеня, что случилось? На тебе лица нет...
  - И потом принимая из рук его тяжелую, сырую шинель:
  - Ты ел что-нибудь?
- Н-нет, ответил отец, не хочется... Вот водки выпью!
  - Но что, все-таки, случилось?
- Арестован Валентин, сказал, запинаясь отец. Странные вещи творятся в Москве...
  Голос его пресекся: он словно задохнулся на мгновение и

Голос его пресекся; он словно задохнулся на мгновение и сильно — торопливым движением — рванул тугие крючки воротника.

- Валентин? ахнула Ксеня, бледнея.
- Да. Сегодня.
- Тут он заметил меня (взлохмаченный и босой, я выглядывал из детской) и приказал — неожиданно резко и громко:
  - Эт-то что такое? А ну, в постель! Живо!
- И пошел, тяжело ступая, по коридору.

Я долго не мог уснуть; сквозь неплотно притворенную дверь сочился свет, доносились всхлипывания Ксении, тревожные, приглушенные голоса.

Именно тогда впервые услышал я слово «террор».

- Понимаешь, я был в академии, готовился к докладу, рассказывал отец. — И вдруг, звонок. Насчет Валентина... Ну, я сразу — в ЦК. А там говорят: ваш брат оказался врагом...
- Но как же так? удивлялась Ксеня. Какой же он враг? Известный революционер, крупный дипломат. Живет в доме правительства... Нет, тут наверное ошибка.
- Дом правительства, протяжно сказал отец. И сейчас же я представил себе обычную его, хмурую усмешку. — Этот дом уже наполовину пустой... Взяли не только Валентина; взяли многих! Такого теорода страна еще не знала.
- Но почему, почему, не унималась Ксеня. Откуда это идет?

Сверху, конечно.

- Погоди. Ты говоришь сверху. Но ведь арестовывают как раз тех, кто принадлежит к самой верхушке...
- Есть еще политбюро, жестко выговорил отец, есть Сталин.
  - Сталин, кажется, знаком с Валентином?
- Знаком... Когда-то встречался с ним в подполье, даже жил у него одно время — в Питере, на конспиративной квартире.
  - Неужели же он не верит...
- Он вообще не верит никому. И это самое чудовищное.
   Никому и ничему! И особенно преследует тех, кого знает лично.
- Господи, Господи, забормотала Ксеня. Что же теперь будет? Значит, тебя тоже могут арестовать...
- Могут.
- Отец умолк. Звякнула посуда. Послышалось бульканье льющейся жидкости.
- Конечно, могут, повторил он затем. Со стуком поставил стакан. Чиркнул спичкой, прикуривая. У меня признаться, уже начались кое-какие неприятности...
  - Ты ничего не утаивай. Голос Ксени дрогнул, упал до шепота. Рассказывай обо всем, ладно?
- Ладно. Ну, так вот. Сейчас происходит чистка командных кадров. Уже заготовлены списки неблагонадежных... И там, по слухам, есть и моя фамилия.

Он еще помолчал — постукал пальцем о край стола.

 Любопытные, между прочим, списки! По сути дела, в них — вся старая ленинская гвардия...

Так кто же он, этот Сталин, — внезапно и звонко спро-

сила Ксеня, - сумасшедший, злодей? Кто?

— Не шуми, — сказал отец. — Не знаю. Ничего не знаю... Но все, как видишь, идет к олному... Если террор не прекратится — наступит и моз очередь, это зсно. Рано или поздю доберутся, возьмут. Да иначе и быть не может... Что я — хуже других?!

Вдруг он встал, заспешил, и, пройдя, на цыпочках по ко-

ридору, набросил на плечи шинель.

Куда ты? — испуганно шепнула Ксеня.

К Никифорову, — пояснил он хмуро. — Хочу поговорить насчет Валентна; он, по-мосму, в Бутырках находится. А комендант Бутырской торым — старый друг Никифорова, понимаешь? Они вместе еще в ЧОНе служили... Зайду, попрошут пусть узнает что-нибуль, споявки навелет...

Но вель поздно уже — два часа ночи! Все давно спят.

— Спят? — усмехнулся отец. Посмотри-ка, глянь в окно! Спокойно спать теперь могут только дураки или доносчики.

Он ушел. Я разбудил Андрея; мы приникли к окошку замерли, удивленные.

Ночная тихая улица была залита светом!

Гроза давно иссякла и небо очистилось; голубые млечные отин роились над крышами, мигали в сосновых ветвях и сменявались с густыми поселковыми огнями.

Все окна вокруг были ярко освещены, и каждое — окрашено по-своему. И в пылающих этих квадратах (оранжевых, белых, зеленоватых) маячили тени, двигались зыбкие силуэты людей...

И это было красиво — и страшно.

о судьбе Валентина отец так и не смог ничего узнать; мад ший брат его нечез бесследно — и навсетда. Где он погиб? Котда? При каких обстоятсьства? Вероитно, его, как и многих, расстредяли в подвалах Лубэнки — тотче же после ареста. А может бать, все было онначе... Может, он умер от пыток — мучительно и не сразу — и долго где-нибудь лежал, томимый болью, с отбитыми поками, с персоманными позовиками. О чем он думал в последний свой час? Что ему привидадось перед кончиной — донские синие плесой? Родная станица? Семья? Или крутые, окропленые кровью, пути революции — былой се пламень и иннешний мрак. . Отец мой метался по Москве — и чувствовал себя как в пустыне. Как в безпюлной степи. Официальные запросы оставлясь без ответа, а надежных друзей, к которым можно было обратиться за помощью, становилось все меньше. Вскоре их почти совсем не осталось. Большинство из них стинуло, подвершию репрессиям, а другие — те, кто сумели уцелсть, постепенны начали сторониться сто...

Он был в опале. Это знали все! Дела его были нехороши, прирасе — туманно. став от сомнений и маяты, отец подал командованию рапорт с просьбой направить его в Испанию (там в горах Гвадалахары, в окопах Валенсии и Арагона, сражалось немало старых его сорятников). В просьбе этой было отказано. Тогла он решил уйти в отпуск — и был отпушен безоговроючую и слазу.

И с этих пор началась у нас странная жизнь — тревожная, призрачная, бессонная.

Все ночи теперь отец проводил в своем кабинете; курил и расхаживал, поскрипывая сапогами.

Он ждал ареста! Знал, что в любую минуту за ним могут прийти (приходили, как правило, по ночам), и потому — не спал. Не желал быть захваченным врасплох. Хотел достойно

встретить беду и разделить участь брата.
А беда была близко; она бродила где-то за порогом, и любой сторонний звук — шорох шин за окном, шаги на лестнице,

дребезат звонка — все напоминало о ней, дышало сю... Молчаливый, затянутный в ремин, он кодил до рассвета размеренно, грузно, сцепив за спиною руки по старой тюремной привычке. Эту привымку он приобрел в казематах Николасвекой России. Прошло почти трядцать лет — и вот сейчас он как бы вновы всернулся в прошлое.

Олнажды, пробудясь случайно перед зарей, я услышал непримий глуховатий басок; отец чигал в одиночестве стихи и и книги «Буйный хмель» — он вспоминал свою молодость. «От окна и до дверей. — читал он в раздумье, — шесть шагов докучном круте. Медлит ночь в холодной скукс. Тихо в камере мосй! Лішь шаги по гулким плитам отмеряют бег минут.. И иччго, нитог уж тут не напоминт о забытом. Было прежде что-нибудь? Есть ли что-нибудь на свете? Эти стены, камии оти! Гряза и холод, мрак и жуть.»

В этот момент — далеко на лестнице, — заскрипели ступени. Спустя минуту, оглушительно грянул звонок.

Отец затих на полуслове. Затем раздались четкие, медленные, очень медленные его шаги... Они до сих пор звучат у меня в памяти! И поныне видится мне ночная сцена в прихожей

Щелкнув замок, дверь распахнулась и на пороге — в полутьме — обозначилась плотная фигура в шинели.

Отец вгляделся — и шумно перевел дыхание... Это оказался наш сосед, работник военной прокуратуры.

Уж не за мной ли? — спросил отец. Улыбнулся угрюмо.

И тут же погасил улыбку.

 Что ты, Женя, что ты, —растерянно ответил тот, помилуй Бог. Да мы и не занимаемся этим - мы же ведь не оперативники! Просто, заметил тебя в окне — ну и решил...

Стряслось что-нибудь?

 — Да так... Тоска... Ты уж извини, брат. У меня с собой бутылочка перцовки - не возражаещь, а?

 Н-ну, что ж, — сказал отец, царапая ногтями тесный воротник гимнастерки, - ладно. Проходи. Только тихо. Не разбуди домашних.

 — А я не сплю, — отозвалась вдруг Ксеня. И появилась из спальни, запахивая халат. - Ступайте в кабинет, Сейчас я вам закуску соберу.

Она произнесла это спокойно, будничным тоном, но в глазах ее, в лице, в неверных движениях рук - во всем угады-

вался затаенный, еще не схлынувший страх.

Так жила в ту пору наша семья. Да и не только наша! Смятением и бессонницей болен был весь поселок. Нал. ним рокотали и пенились грозы, плескался ветер, сменялись дни... Вернее не дни, а ночи (счет времени был тогда особый. все измерялось ночами). И в каждом доме ждали беду. И в каждом окне был виден свет - мерцала тоска, брезжили напежлы...

Цветные эти квадраты (оранжевые, белые, зеленоватые) пылали ярко и беспокойно. И меркли — один за другим. Поселок медленно угасал. Волна арестов катилась по Кра-

тову - захлестывала дома и затопляла их тьмою.

Она все ближе полступала к нам. Все меньше оставалось в ночи светящихся окон...

И наконец, настал черед отца. Нет, он не был арестован; он умер сам, от инфаркта. Всю жизнь он носил военную форму — только ее! И умер в ней; принял удар как в строю, как на поле сражения.

Спустя много лет (когда я вырос уже и достаточно пощатался по свету), мне довелось увидеть, как люди загодя готовятся к смерти.

Случилось это в Карском море, в пору равноленственных штормов (в тех широтах они на редкость длительны и жестоки!). Потрепанный, потерявший управление, траулер наш погибая; его несло на Таймырские скалы. Беда — по счастью миновала нас векоре. Но был момент, когда она казалась неотвратимой...

И вот тогда, собравшись в кубрике, матросы начали пере-

одеваться.

Леловито, с какой-то сумрачной торжественностью, обла-

чались они в чистые рубахи, вывязывали галстуки, извлекали из сундучков парадные костюмы; они поступали так в соответствии с древней морской традицией... И глядя на них — и тоже переодеваясь — я почему-то вспомнил вдруг своего отца.

Вспомим, как он — каждый вечер, с наступлением темноты — наряжался в парадную форму; как старательно чистил он сапоти, затягивал портупею, нацеплял все свои регалии и именное, отделанное золотом и каменьями, оруже.... М ту пору — в Кратове — я, признаться, немало дивился этому. И теперь, наконец-то, понял в чем суть! Он выполнял тот же самый ритуал; тотовился к тибели, как и эти матрось.

Невиданной силы шторм бушевал над ним, над страной —

крушил все вокруг и гнал корабль на скалы...

Навсегда, на всю жизнь, запомнил я кратовские ночи: тревожный посвист ветра за окнами, дождливую мглу, пылавещие и медленно гаснущие огни. И гулкие бессонные шаги отда. И отчаянный Ксенин крик:

«Кто же он, этот Сталин? Сумасшедший? Злодей? Кто?» И задыхающийся, негромкий голос отца:

«Не знаю...»

И нередко теперь — думая об отце — я ловлю себя на мысли: как знать, может быть, ранняя, безвременная кончина была для него благодеянием, своеобразной милостью судьбы?

Он не увидел, не узнал всех последствий террора — и слава Боту! Все равно ведь он никогда бы не смог примириться с происходящим; не вынес бы, не стерпел, сам не захотел бы жить дальше... Сталь гнегся только до известного предела, а затем домается — миновенно и напромь.

И судя по всему, тогда, в Подмосковье, он уже ощущал в

себе этот надлом.

## **ЛЕС РУБЯТ** — ЩЕПКИ ЛЕТЯТ

После похорон отца кратовская наша семья распалась. Ксеня заболела, слегла; она так и не смогла оправиться от дотрясения и, в общем, пережила его не намного.

Вскоре мы с братом перебрались в город — к матери.

Мы уезжали из Кратова поздней осенью, Протяжливо навезая тоску — гудели, ныли телеграфиые струны. Низкое, негреющее солнце катилось над оградами. Белесые тени ползли по безлюдным, неметеным улицам поселка.

Поселок казался вымершим... За последнее время здесь все изменилось, стало чужим и до странности неуютным. Сады и усадьбы пришли в запустение, дома стояли заколоченные. И в старом нашем доме тоже царила теперь печальная пустота.

Описывать все московские впечатления нет нужды. Достаточно, я думаю, отметить здесь самое яркое, самое существенное. Достаточно выделить то, что оставило в душе моей наиболее отчетливый след.

Таких картин немало. Память сохранила их с поразительпой ясностью.

Мне вспоминается первый наш вечер по приезде в Москву: слезы матери, потускневшее се лицо, невнятные, путаные слова.

- Лсе рубят щепки летят, говорит она, вот мы и сетъ такие цепки! Она говорит это, восхаживая по комнате, забко кутаясь в мохнатую щаль. Все рухнуло, прахом пошло. Никого не осталось... Тот самый Шура помните, с которым я приезжала в Кратово — он тоже исчва, все равно что умер.
- Это как же так? недоумеваю я. Куда ж он девался? Арестован, бросает из угла Андрей. (Он уже большой, мой брат; он кончает семилетку, втихомолку покуривает и знает настоящие, взрослые слова.)
  - Взяли, наверное, замели...
- Ах, да нет, отмахивается мать. Шура теперь за границей, в Америке. Стал невозвращенцем. Бросил меня одну. А что я — одна — могу? Как жить дальше, как вас кормить? Не знаю, не знаю. Разве что пойти на службу? Но это

опасно — из-за анкеты. Придется объяснять все подробно... Ла и куда идти? — Она горестно всплескивает руками. — Я вель ничего не умею, не знаю... Нет, это не выход. Это не выход.

И внезапно — слабым, замедленным каким-то движением поворачивается она к большому настенному зеркалу. Пристально всматривается в него. Поправляет прическу. И бережно - кончиками пальцев - проводит по скулам своим и губам.

И еще мне видится вечер — зимний, долгий, томительный.

Примостясь у окна, я листаю толстый том Вазари - коротаю время в тишине. Я в квартире один. Брат где-то шляется (последнее время он часто стал пропадать из дому), а матери уже нет здесь; она живет теперь в другом месте - у нового своего мужа.

Я скучаю, трещу страницами, уныло поглядываю в окошко. Уже поздно. Заиндевелые стекла залиты плотной морозною синевой; там, в клубящейся мгле, громоздятся московские крыши - белые изломы и острые углы, заиндевелые шпили башен, ватные дымки над трубами.

Внезапно в дверь стучат. Наверное, Андрюшка, - думаю я. — а может, мама? Что-то она совсем нас забыла: который жень не появляется...

Топоча, врываюсь я в прихожую, отмыкаю дверь — и вижу перед собой чужого, незнакомого человека.

Сняв шапку, отряхивая ее от снега, он ступает через порог и вежливо осведомляется: можно ли увидеть Елизавету Владимировну?

Я объясняю, что ее нет, что она живет по другому адресу. Вы что. — мамин друг? — спрашиваю я затем.

- В общем, да, говорит он, да, конечно. Но главным образом, я друг того дяди, который жил здесь раньше. Ты его. надеюсь, хорошо помнишь?
- Да не особенно, отвечаю я медленно, видел когдато... Давно уже... Но его ведь тоже нет!
  - Знаю, вздыхает незнакомец, знаю, что нет.

Сухолицый и подвижной, он оттесняет меня, проходит в комнату и усаживается там плотно, скрипнув стулом. Его нет, зато остались все мы — старые его друзья. А

дружба, брат, это великая вещь! Я, например, частенько его вспоминаю. И другие, наверное, тоже?..

Он внимательно смотрит на меня — улыбается, сощурясь.

 После его отъезда кто-нибудь навещал вас, приходил к маме, беседовал о нем, а?

Я молча пожимаю плечами. Разминая пальцами папиросу, гость подбадривает:

 Не бойся, чудак, говори. Ну! Что же ты? Ведь было же много общих друзей. Вот, к примеру. Анисимов...

Он называет еще несколько фамилий; все они мне незнакомы и так я об этом и заявляю.

 Что ж, — кивает он, — ладно. Я, в общем-то, не настаиваю.

 Он закуривает, затягивается и затем — округляя губы выталкивает колечко белесоватого дыма.

- выгаливает колечко селесоватногдама.

   Ну, а письма, спрашивает он погодя, какие-нибудь записки, послания приходили от него? Я почему спрашиваю? Просто, любопытно, как он там, в Америке, что с ими... Неужто он, за все это время, так ничего о себе и не написал? Не подал ни сциной весточки?
- Не знаю, говорю я, поинтересуйтесь у матери...
   Она я уже объяснял живет не здесь.
- Н-ну, спасибо, произносит он, вставая. —Обязательно поинтересуюсь... Она что же, бывает у вас не часто?
- Да как когда, отвечаю я с мгновенной и острой обидой, — иногда по неделям исчезает. Ждешь ее, ждешь...
- Ай-ай-ай. Он кладет мне на голову сухую жесткую ладонь. — Что же это она? Нехорошо. Такие отличные ребята... Ты ведь учишься?
- А как же, говорю я. И добавляю с гордостью. В художественной школе имени Репина.
  - Хочешь быть художником?
  - Ara.
  - A брат?
- Он еще не решил... Его вообще-то, путешествия увлекают.

— Ну вот, — бормочет он, — ну вот. Отличные ребята.

Гость идет к дверям. И вдруг — помедлив — вполоборота: — Как же вы, все-таки, тут живете? Кто вам хоть готовит? Неужели — сами?

Да нет... К нам домработница приходит.

 Домработница? — Он задумывается на миг — сужает глаза. — Ее как звать?

- Настя.
- Настя, повторяет он. Так. А фамилия?
   Не знаю.
- Что же это ты, брат? скупо улыбается гость, о чем тебя не спроси — ничего ты не знаешь. Кто в доме бывал, не

знаешь. Насчет писем — тоже. А еще в художники метивы! Человек искусства должен быть наблюдательным, должен

полмечать любую мелочь.

Я прощаюсь с ним. И долго потом не могу разобраться в своих ощущениях. Нежданный этот посститель мне кажется странным; что-то есть в нем занятное, необочное, и вместе с тем — отталкивающее, вызывающее инстинктивную настороженность.

Так, в первый раз, — в двенадцатилетнем возрасте, — встречаюсь я со следователем и узнаю, что такое допрос!

\* \* \*

Время мчится стремительно и неудержимо; мелькают дни, чередуются даты. И вот уже мне — шестнадцать!

А вокруг грохочет война.

Столица затемнена, охвачена паникой, голодом и огнем... Школа моя эвакуировалась, но занятия я все же не прекрацаю. Теперь я хожу в мастерскую Дмитрия Стахиевича Моора.

Он уже немолод, прославленный этот график и плакатист; обмякшее сто лицо перепажаю слубоким моршинами, седая грива волос лежит на воротнике рабочей блузы. Временами его сотрясают жестокие приступи кашли — и тогда он долго не может прийти в себя, отдышаться... Он и тогда он долго не может прийти в себя, отдышаться... Он немолод и недоров. Но по-прежнему — энертичен. Работает день и ночь. Выполнает срочные заказы Восникарата, рисуст для Окон ТАССа.

Я помогаю ему, как могу, — но, в основном, приглядываясу учусь. Постигаю законы рисунка, тайны линии и пятна. Иногда, в минуты передышки, он беседует со мной о смысле

искусства.

— Живопись — это роскошь, — говорит он, похрипнавая одышкой, — графика — необходимость! В этом вся суть. Графика служит людям непосредственно и повседневно. Любой из окружающих нас предметов сотворен при се помощи. Рисумскобое и тканей, роспись на чашке, форма пепельницы и обложка книги — все, буквально все, сделано нашими руками! Мы придаем вещам красоту, упорядочиваем этот мир. Он хаотичен, неустроен и плох... Чем бы он был без насе;

Мир неустроен и плох — старик здесь прав! И я это знаю тоже. Знаю по личному опыту.

Вся моя короткая жизнь — по сути дела — состоит из бед и потерь. Из одних лишь потерь. Я размышляю об этом, держа в руках извещение о смерти Андрея.

Он ушел на фронт в самом начале войны и вот — погиб. Погиб почти сразу, в первом же своем бою. «Пал смертью храбрых» — так указано в официальном этом письме.

Строчки рябят и туманятся в моих глазах... Я порывисто сминаю бланк. Потом, спохватившись, разглаживаю его, расправляю. И аккуратно сложив, прячу в боковой карман пиджака.

Теперь я один. Совсем один в этом мире! Он неустроен и плох — и вряд ли когда-нибуль станет лучше...

Тягучий вой сирены вспыхивает за окном, начинается воздушная тревога. Я выключаю свет и отдертиваю оконную штору. Передо мной — в клубящейся міте — громодятся московские крыши. Теперь они черны, обуглены, обагрены пожарами. Хлопья пепла кружатся над ними. И в вышине — рассекая ночь — маячат четкие кресты прожекторов.

Между мной теперешним и мной тогдашним, конечно же, колсальная развициа. Дистанция огромного размера. Это етественно. И все же, воскрешая мысленно далекий свой образ, я порою удивляюсь: куда он девался, тот тихий мальчик мечтательный, застенчивый, отника, не склонный к какому бы то ня было насилию? Гле он? Когда его подменили? (А подмена промающа развительная.) И как тот вес случнось?

Первым толчком к перемене послужил, как мне кажется, мой арест... В 1942 году я получил повестку с предложением явиться на работу — на авиационный завод. Получил — и выбросил, забыл о ней. А забывать было недьзя!

В ту пору уже действовал знаменитый закон о всеобщей и обязательной трудовой повинности. И нарушение его, как, впрочем, и всех законов военного времени, каралось весьма жестоко.

Фантазер и книжник, что я знал обо всем этом!? Мир воображаемый был мне ближе, чем мир реальный. Я выдумывал красочные страны и населял их добрыми людьми.

Реальная жизнь оказалась иною. Через месяц после ареста меня судили. И, приговорив к двум годам лишения свободы, отправили в местный московский лагерь.

### ЛИШЕННЫЕ НЕБА

Странным и жутким показался мне первый этот концдагерь. И не только потому, что ои был первый, нет! Никогда потом, за всю свою жизнь, не встречал я инчего похожего.

Дело в том, что лагеря, как такового, не было; была своеобразная каторжная тюрьма, расположенная в здании краснопресненского литейного завода.

Так, уклонившись от работы на одном заводе, я угодил под конвоем на другой — гораздо худший... В этом как бы сказалась ирония судьбы. Или, может быть, — специфический милиейский юмор?

Заключенные жили тут, лишенные прогулок и свежего воздуха, лишенные неба. Вместо неба над головами нависали прокопченные каменные своды. Люди были окружены этим камнем, отрезаны им от мира, погребены под ним.

Один из просторных заводских цехов был переоборудован и превращен в жилую камеру. В другом — поменьше — помещалась столовая. А дальше, в том же самом строении, в конце коридора, гремел и дымился литейный цех.

Здесь, в удушающем зное, в угарном смраде и пыли, кипела отчаянная работа — варился металл, отливались армейские мины, формовались заготовки для орудийных деталей.

Работа была тяжкой и изнурительной. Я приноровился к ней нескоро. Но все же — постепенно — освоился, попривык заключенный, в конце концов, приспосабливается ко всему!

Гораздо труднее мне было освоиться с людьми.

В нашей камере народ подобрался весьма разношерстный. Помимо «политических» и всякого рода «бытовиков» (таких же, в принципе, как и я сам), здесь помещалось немалое количество блатных.

Блатные держались обособленно, замкнуто, и занимали отдельный — самый дальний от входа угол. Тут же, около них, ютильсь и молодежь: беспризорники, шпана, начинающее ворье.

Молодая эта поросль встретила меня недружелюбно и насмешливо. В ее глазах я был чужаком, фрайсром, «фаршированным оленем» — так в воровской среде называют интеллигентов.

И если взрослые блатные относились к таким «оленям» с известной долей равнодушия, то в поведении молодых сквози-

до странное высохомерие и жестокое озорство.

Верховолили шпаной и запавали ей тон лвое парней. Олин из них — по кличке Малыш — был высок, костляв и, вилимо. очень силен. Другой — Гундосый — являл собою полную его противоположность — низкорослый, вертлявый, с нечистою кожей и рассеченной заячьей губой, он имел весьма мерзкий вид... Движения его были суетны, речь — нечеткой и шепелявой. И когда он говорил, в углах его рта постоянно пузырилась клейкая слюна.

Этот парень был здесь самым главным моим врагом.

Едва лишь я появился в камере, он подозвал меня к себе, осмотрел, ухмыляясь, с ног до головы. И затем сказал, кривясь и пришептывая:

— За что тебя?

Да ни за что... По указу.

— Понятно. — Он помолчал. — Ну и как — боязно?

Н-нет. — сказал я тоскливо. — чего это мне бояться?

 Правильно, — хихикнул он. — Здесь такие же люди, как и на воле. Лаже лучше, пожалуй. За правлу страдают... Ла ты и вообще, я вижу, не из пугливых — верно?

 Н-ну, верно, — кивнул я. — Папенек веселый — вель так?

— Ну, раз веселый — давай играть! Мне было тогда не до игр. Но разве мог я — воодущевлен-

ный похвалою — отказать ему в пустячной этой просьбе? Он предложил поиграть в чехарду, и я согласился нехотя.

 Нагибайся. — сказал он. Разбежался и прыгнул. И оседлал меня, гогоча. Удивленный и разгневанный, я попытался сбросить его со

спины. Но — безуспешно. Гундосый держался цепко. Вези, — приказал он. И больно ударил меня ногою. — А

ну? Кому говорят?!

Что же делать? —думал я, дрожа и озираясь, и видя вокруг одни лишь хохочушие, глумливые рожи. — что делать?

Впоследствии, повзрослев, я научился, как надо поступать, если кто-то набрасывается сзади; прием этот страшный. Нередко он бывает смертельным. Противника схватывают за ноги и опрокидываются с ним навзничь, на спину, давя его всей тяжестью тела... Я многому научился впоследствии! Однако в тот момент я был беспомощен и растерян, и слаб. Постылно слаб.

Вези! — брызжа слюной, повторил Гундосый.

В голосе его зазвучали истеричные, угрожающие нотки... И я повез его. Доташил до противоположного конца камеры и потом — обратно. И еще раз. И еще.

И когда меня, наконец, оставили в покое, я добрел, пощатываясь, до нар. — рухнул на них и долго там лежал, задыхаясь от обиды и от отчаяния.

Паже теперь — спустя почти трилцать лет — у меня, при одном воспоминании об этом, невольно вздрагивают руки от

бессильного гнева

Достоевский сказал однажды: «Надо быть слишком подле влюбленным в себя, чтобы писать без стыла о самом себе». Не знаю, прав ди он здесь... Во всяком случае, я пишу без стыда, с полной беспошалностью к себе. Пишу для того, чтобы как можно достовернее воссоздать минувшее. Воссоздать все те обстоятельства, которые впервые привели меня к мысли об убийстве, о мести.

Сладостная эта мысль родилась и окрепла не сразу. Ей

предшествовал целый ряд подобных случаев.

Последняя пакость Гундосого была связана с хлебом.

Я уже упоминал о том, что лагерь наш был особый, не похожий на другие. Кормили здесь тоже весьма оригинально. Главным приварком являлась гречиха: из нее делали каши. готовили супы. Ее можно было получать в столовой сколько угодно, в любом количестве. И все же мы голодали.

Роскошная эта крупа была несъедобной!

Гречиха шла в пишу необработанной. — в скордупе. Ее нельзя было переварить. И поэтому зеки пробавлялись, в основном, кипятком и хлебом.

Пятисотграммовую рабочую пайку здесь выдавали по частям: триста граммов утром и двести — во время ужина... По примеру многих, я уносил вечернюю порцию с собой и съедал ее в камере - на нарах.

И вот однажды, - незаметно полкравшись сзали, - Гундосый толкнул меня и вышиб пайку из рук. Она упала, и покатилась по цементному, заплеванному полу... Я торопливо присел и потянулся за хлебом. И в этот момент Гундосый — с размаху — ударил меня по пальцам кованым каблуком сапогa.

 Поиграемся теперь в эту игру, — сказал он, хихикая, попробуй-ка еще разок... Возьми. Ну?

С минуту я сидел на полу, оторопев и скорчившись от боли. Потом поднялся, постанывая. И вдруг, кинулся на своего врага.

Я кинулся, простирая к нему уцелевшую, левую руку целясь в ненавистное это лицо, в мутные глаза, в слюнявый пакостный рот.

Однако добраться до него я так и не успел: меня перехватил Малыш. Уцепил за плечо — рванул к себе. И в следующую минуту я получил освепляющий, хлесткий удар. Не знаю, чем бы это все кончилось... Но тут вмешались старшие.

знаю, чем бы это все кончилось... Но тут вмешались старшие.
Из угла, где размещались блатные, появился высокий,
темноволосый мужчина в распахнутом ватнике и тельняшке.

Об чем шум? — спросил он, приблизившись.

Да так, — завертелся Гундосый, — играем...

— Только не заигрывайтесь, — веско сказал блатной. — Ясно?

Ясно, — потупился Гундосый.

Ну, если ясно — лады.

Он посмотрел на меня, на хлеб, валяющийся у ног. И поворотясь к Гундосому, добавил, грозя корявым пальцем.

— Пайку не трожьте! Даже помыслить не смейте! Помните закон. И вообще, оставьте-ка этого мальца в покое. Что вы к нему прискребаетесь?

Так закончился этот вечер.

А на следующий день я разыскал в цехе небольшую, узкую пластинку металла и старательно — тайком от всех — смастерил из нее нож.

Я точил свой нож и мысленно видел Гундосого. Видел, как входит лезвие в трепещущее его горло, как хрипит и захлебывается он в крови...

Я намеревался расправиться с Гундосым немедленно, этой же ночью. Но не успел — помешала воздушная тревога.

Она началась сразу же, после отбоя. И продолжалась на

этот раз долго.

Охранники (как всегда, в таких случаях) поспешно замкнули все двери, отключили свет и ушли — схоронились в бомбоубежище. Мы же остались во тьме, взаперти. В полнейшей изоляции.

Где-то торопливо били, захлебывались зенитки. Трещало пламя. Поминутно ухали гулкие варывы, судя по ним, немецкие бомбардировщики прорывались к Красной Пресне, к иашему району.

Внезапно, в небе — почти прямо над головами — возник сверлящий, режущий, нестерпимый свист. Он близился, нарастал, заполняя собою все помещение. Он ощущался почти физически. От него паскалывался мозг. Фугаска, — ахнул кто-то.

И в этот момент раздался тяжкий, тугой, сокрушительный удар, Здание дрогнуло и шатнулось. С потолка — с закопченных каменных сволов — посыпалась сдая пыль.

Мы не видели неба, но зато слышали его отчетливо!

Он был грозен, этот голос неба, грозен, и напрочь лишен милосердия...

Кто-то всклипывал во мраке. Кто-то бился в истерике возле двери.

— Сволочи, ах сволочи, — донеслось до меня гнусавое бормотание, — заперли, сбежали. А если прямое попадание, тогда как? Если вдарит в самый завод — куда нам деваться? Мы же тут, как в склепе. Замурованы. Похоронены заранее, наверняка.

Гундосый, догадался я. И ощутил вдруг неизъяснимое торжество. Боишься, ублюдок. Боишься, трус. Смерти боишься!

Сам я, как это ни странно, почти не испытывал сейчас обычного своето страха перед бомбежкой. Я думал о мщеним! Мысль эта как бы окрыляла меня, поддерживала и оттесняла все прочие мысли.

Я уже не был прежним мальчиком, я незаметно мужал приучался к жестокости.

15

# преодолей себя

Минуло еще трое суток.

Я выжидал, готовился, был по-звериному насторожен и терпелив. И. наконец. мой час настал!

В полночь, когда в камере все уже спали, я поднялся с нар, извлек из тайника свой ножик. И пригибаясь, стараясь не шуметь, двинулся в дальний угол к блатным.

Я был уже возле Гундосого — у самого его изголовья — когда меня охватил вдруг страх. Что я делаю? — мелькнула мысль. — И что потом со мною будет?

Странная болезненная истома овладела мною; ноги обмякли, сделались ватными, ладони взмокли от пота.

И тут, в полумраке камеры, возникла передо мною фигура отна.

Коренастый, затянутый в ремни, он приблизился неторопливо. И усмехнулся, поблескивая стеклышками пенсне. — Главное — не бойся, — сказал он, оглаживая усы ребром ладо-

ни, - хитрить в схватке можно, трусить нельзя!

Я растерянно покосился на Гундосого. Он лежал, запрокиную полову и не шевелясь. Он сопел и булькал во сне, и чмокал мокрыми своими губами. Тощая, жилистая шея его была обнажена, — ждала удара... Но нанести удар казалось мне невозможными это было свыше моих сил.

- Отец, отец, воззвал я в смятении, ты говорил о схватке. Но ведь никакой схватки нет! Видишь он спит. Он беззащитен, беспомошен...
  - А ты разбуди его!
  - Да, но тогда...
- Вот тогда-то все и решится. Переломи себя. Преодолей!
   Это необходимо.
  - Необходимо для чего?
- Для того, чтобы стать настоящим. Иначе, что ж... Подумай о том, какая участь тебя ждет! Жалкая участь издевательства, побои.
- Ну и что? возразил я с внезапным лукавством. Ты же сам втолковывал — от битья не умирают.
  - Зато от позора умирают я знаю!
  - Но ведь не все же...
- Конечно. Он сурово качнул головой. Далеко не все; только лучшие.
  - А если я не такой?
  - Ты мой сын!
  - И все-таки, поднять на человека руку...
- Я пока не говорю об убийстве... Разбуди его, заставь посмотреть в твои глаза. Вот что главное! Отныне пусть он сам боится он тебя, а не ты его.
  - Ну, а если он не испугается?
- Тогда все равно деваться некуда. И отступать уже нельзя... Рискуй до конца!

Отец произнес это и канул в сумрак, растворился в нем без следа. Образ его явился мне ненадолго — но вовремя! Я ощутил его поддержку и сразу же окреп, обрел душевную проч-

ность.
И уже не колеблясь, не раздумывая по-пустому, шагнул я к Гундосому — склонился к нему.

Но тут неожиданно проснулся лежащий рядом с ним Малыш; завозился и зевнул тягуче. И приподнялся, опираясь на локоть.

Взгляды наши пересеклись.

Он поглядел на меня туманно и тупо — еще не очнувшись окончательно — и с трудом отделяя явь ото сна... Затем пере-

вел взгляд. И заметил в руке моей узкий, тускло и хищно поблескивающий нож.

Глаза его приняли осмысленное выражение. Лицо напряглось. И тотчас же — перегнувшись через Гундосого — он подался ко мне и стремительно схватил за ворот рубашки.

Я знал его хватку! Знал, сколь опасна костлявая эта пятеряя. И не медля — с силой — полоснул по ней отточенным пезаием.

Малыш вскрикнул, отдернул руку и выругался хрипло. Удар был хорош! Нож рассек ему кисть глубоко и косо.

Тугая черная струя крови хлынула на нары и залила лицо Гундосого.

Тот вскочил, вопя и размазывая кровь по лицу. Заметался по нарам... Затем ошалело ринулся к дверям.

Минуту спустя загремел замок. Угрюмый заспанный надзиратель спросил с порога:

- Чего надо?
- Там... трясясь и тыча пальцем в глубину камеры, лопотал Гундосый, — там...
  - Что «там»? Ты толком говори.
  - Н-не знаю.
- Не знаешь? медленно проговорил надзиратель, изучая его лицо. А кровища откуда? Вы что, оглоеды, уж не резню ли затеяли?
- Да нет, гражданин начальник, какая резня? испуганно засуетился Гундосый, — это кровь — из носа. Сама пошла...
  - Так чего же ты стучишь?
  - Хотел лекарство попросить.
- Какое же может быть лекарство ночью? Хмуро отозвался надзиратель. — Ты что, ополоумел? Давай утирайся и спи! А то я тебе такое лекарство пропишу, десять лет помнить будешь.
- Это конечно, поспешно согласился Гундосый. Да вы, гражданин начальник, не сомневайтесь. Тут у нас порядочек.

Он уже успокоился, немного пришел в себя, и теперь по мере сил старался исправить свою оплошность. Но было поздно.

С точки зрения уголовников, поступок его был непростиглен; искать защиты у надзирателей могут, по тюремным понятиям, только фрайера или суки. Но уж никак не блатные! И в сущности, после этого случая, Гундосый кончился, погиб; воровская карьера его рукнула бесповоротию. Взрослые урки начали пренебрегать Гундосым, молодые друзья — относиться к нему с подчеркнутой иронней. Вскоре Малыш перебрался на другие нары и таким образом окончательно порвал со старым своим другом.

Зато ко мне он проникся вдруг странной приязные.

 А ты чумовой, — заявил он наутро, встретившись со мной в столовой, — решительный... Скажи-ка, если бы я тебя тогда не засек, зарезал бы его?

Вероятно, — пожал я плечом.

— Зарезал бы, — уверенно и благодушно сказал Малыш. — Я твою морду видел! Конечно, зарезал бы... А может... — Он прижмурил глаза. — Может, заодно — и меня, а?

Я уже начал улавливать, постигать специфику этого мира. И потому ответил небрежно:

Если бы понадобилось — запросто.

 Молодец, — захохотал Малыш. И похлопал меня по спине забитгованной рукой. — Так и дыши... Нет, ты действительно — чума!

С тех самых пор и осталась — навсегда прилипла ко мне шальная эта кличка «Чума».

В воровской среде кличка как бы заменяет визитную карточку. Обладатель такой карточки — личность уже не простая, заметная.

Так, одним ударом — одним коротким взмахом ножа — я изменил свою лагерную судьбу; избавился от врага, от мучителя и, одновременно, укрепил свой престиж.

Жизнь понемногу прояснялась, становилась все более сносной. Казалось, основные беды кончились, миновали... Но это только — казалось!

16

## ПОД ГРОМ САЛЮТА

Как-то раз — это было зимой, во время утренней провержи — я почувствовал варут недомогние, жаркий озноб, противную горокую сухость во рту. Стало трудно дышать. В груди моей и спине — при каждом вздохе — возникала сверазциам, произительная боль.

Пришел врач (по-лагерному «лепила»). Торопливо обстукал и выслушал меня. Сунул под мышку мне градусник, и потом — посмотрев на него — уныло поднял брови.  Придется госпитализировать, — сказал он надзирателю. — Ничего не попишешь — плох. И весьма.

— А что v него? — спросил с сомнением надзиратель.

Что-то с легкими, — ответил, поджимая губы, врач. —
 Вероятно — плеврит. Если я, конечно, не ошибаюсь...

Он не ошибся, этот лепила! У меня и действительно оказался двухсторонний «эксудативный» плеврит — болезнь затяжная и скверная.

И вскоре меня отправили отсюда — перевели в бутырскую центральную тюремную больницу.

Болел я долго и тяжело. Сказались чудовищные условия лагерной моей жизни, адкая смена температур (зной литейного цеха и холод сырой, неотапливаемой камеры) и непосильный труд, и длительное недоедание.

Едва соприкоснувшись с жизнью, я уже устал от нее. Устал, не успев распознать ее по-настоящему; не разглядев, не распробовав.

Плеврит мой вылечили к всене, но я по-прежнему был плох, и почти не вставал с постели. Я лежал, дыша осторожно и трудно. И часами — с тоскою — разглядывал беленый, испятнанный сыростью потолок.

Пятна были обильны и разнообразны; одни из них напоминали диковинные растения, другие — гигантских насекомых. Пороко мне начинало казаться, будто насекомые эти шевслятся, движутся...

Тогда я отворачивался и смотрел в окно. За ним, в вышине, серело дымное ветреное небо. Иногда, по вечерам, в небе вспыхивали победные салюты.

Короткий орудийный гром раскатывался над округой. Темнота расступалась и становилась радужной. Густые зыбкие гроздья огней взлетали в зенит, на миг повисали там — и рассыпались пестрым праздничным дождиком.

Начиная с зимы сорок третьего года салюты стали возникать все чаще и все пышнее. Война переламывалась. Фронт отходил на Запад.

Больничная наша камера реагировала на это бурно — и по-разному.

Здесь находилось немало бывших солдат. Немало тех, кто в самом начале войны попал, отступая, в немецкое окружение. Все они сидели теперь за измену родине, за шпионаж и сотрудничество с вратом!

И все-таки, неправедно осужденные, обиженные, посаженные, в сущности, ни за что, люди эти по-прежнему оставались патриотами. Фронтовые победы искренне радовали их, салюты заражали шумным весслыем.

Были тут и настоящие изменники — перебежчики, «полицаи». К военным событиям они относились по-своему; с тоскливым беспокойством и явной тревогой.

Некоторые из них упорно продолжали верить в немецкую мощь, в несокрушимость третьего рейха; перемены на фронте

казались им делом временным и случайным.

 Показуха, — насмешливо выпячивая губы, сказал однажды вечером пожилой, заросший седой щетиной «полицай», — дешевая трескотня... У нас только и умеют, что пыль

в глаза пущать.

— У нас еще и драться умеют, — отозвался высокий, бледный до синевы, парень. Одна рука его была закована в гипс и покоилась на широкой марлевой перевзят, другой он ухватился за решетку окна. Он стоял, жадно вглядываясь в мерцаюшее, васцвеченное салютными бюматами небо.

Неплохо умеют, сам видишь!

— Это-то умеют, — согласился седой, — да что толку? Все одно — бардак... Нет, ребята, с немщами нам не сравняться. — Он помотал щеками. — Нипочем не сравняться. У них порядок, дисциплина, настоящая власть. У них — сила!

— А все же — бегут! — улыбнулся парень. — Как же так? — А очень просто, — прозвучал из угла сипловатый раска-

тистый бас. — Немецкий порядок разбился о русский бардак... — А-а-а, — о-тмахнулся полицай. — Это все ненадолю. Они еще вернутся! Оклемаются, отдышатся малость — и беспременно вернутся. Наверстают свое. Вот тогда посмотрим, что вы скажете, герои, как запосте!

 Замри, паскуда, — грозно, медленно проговорил парень. И порывисто шагнул к седобородому. — Закрой свою

помойку! Понял? И если еще вякнешь...

- А чего ты прешь, чего залупаешься? удивился тогда полицай. — О чем хлопочешь? Думаешь, ты лучше меня? Мы же с тобой одинаковы, сидим по той же статье, срока имеем общие.
  - И опять громыхнул из угла чей-то насмешливый бас:
     Всем поровну! Основной закон социализма!

Блатные обычно не ввязывались в скандальные эти споры; салюты вызывали у них свои, особые ассоциации.... Мой сосед по койкс — старый карманный вор Архангел —

Мой сосед по койке — старый карманный вор Архангел рассуждал, прислушиваясь к торжественному эху орудий:

— Хорошо сейчас на воле. Ах, хорошо! Фрайера суетятся, гужуются, водочку пьют... А когда фрайер веселый, работать одно удовольствие. Он, сирота, ничего в этот момент не чувст-

вует, не видит — сам в руки просится! Бери его за жилетку и потроши по частэм. Я завсегда, как только подпасу приличного сазана, в глаза ему смотрю. Внешность изучаю. Ежели он навеселе — значит, мой! Ежели, наоборот, нервный, злой — стало быть надо поостеренься. Злой — он трудный для дела. Чутье у него, как у собаки. Тут особая психология, это проверено давно! И вот, почему в войну не люблю, она всех в тоску вгоняет, нервными делает... Ну, ничего. Дай Бот, доживем до победьм. Дом муных дией! До полного всеслая!

Я слушал его безучастно и словно бы издалека. Я все время лежал в забытьи; не хотелось ни говорить, ни двигаться. И,

как это ни странно, почти совсем не хотелось есть.

По сравнению с тем, что давали в лагере, здешняя — больничная кунк выпладела, поистине, княжеской! Обес осотоял из трех баюл. (Я получал особую, усиленную норму — для тяжелобольных.) На треттее выдавали компот, его я и пил в основном. Остальное — урча и отдуваясь — торопливо приканчивал мой сосед.

Болезней у Архангела было много — хроимческий сифилис, ревматизм, выпадение кишки, и еще что-то: сейчас уже и не упомию... Однако роскошный этот букет, казалось, ничуть ему не мешал; о йыл на редкость жизнерадостен, говорлив и исполнен волчьего аппетита.

Он подчищал за мной блюда старательно и регулярно. Не однажды скорбно сказал:

- Тебя, конечно, мне сам Господь Бог послал... Двойной харч это по вынешним временам счастье. Особый факт! Не все-таки, ежели подумать, жалко тебя! Ты ведь так не протянешь долго. Загнешься. Отбросишь копыта.
  - Да? я улыбнулся слабо. Ну и что?
- Как что? —рассердился он. Как то есть что? Пока есть возможность, пользуйся, кормись... Шевели рогами!
   Не хочу. проговорил я сонно. не хочу шевелить...

— не хочу, — проговорил я сонно, — не хочу шевелить...
 Я отвернулся и задремал, накрывшись с головой одеялом.

л отвернулся и зацесмал, накрывшись с голювом одежлом. Разбудил меня врачебный обход. Открыв глаза, я увидел над собой людей в белых халатах; один из них — низенький, одугловатый, в мягких старческих морщинах — спросил, глядя куда-то вбок:

— Ничего, говоришь, не ест?

И голос Архангела ответил тотчас же:

— Видит Бог, гражданин доктор. Только компот сосет. Да еще — чаек... Ну и передачки — кое-когда. И все! Догорает парнишка, на глазах доходит.

— А ты, значит, все это время за двоих старался, — усмехнулся врач. — И помалкивал...

Так ведь сказал же, — с обидою возразил Архангел, — сам сказал!

Врач присел ко мне на кровать; пощупал пульс и ловко — привычным жестом — вывернул мне веки.

привычным жестом — вывернул мне веки.

— М-ла. — пробормотал он. — собственно говоря, этого

давно следовало бы ожидать.

Затем — отойдя в сторону — он о чем-то долго говорил со своим спутником. До меня долетали отрывки пригушенных фраз: «Поллата», «Потеля жизненных сил», «Поллежит акти-

ровке»... Когла обход кончился, Архангел сказал:

 Хорошая карта тебе выпала, шкет. Добрая карта! Если уж они заговорили об актировке, дело верное. Пойдешь на своболу! Ну. а я...

Он умолк. Опустил брови. И потом добавил, кривясь:

— А я тут буду гнить. Разве это справедливо?

. . .

Через неделю после памятного нашего разговора я был вызван на врачебную комиссию. Осматривало меня на этот раз много людей. И опять услышал я непонятное и пугающее слово: «педлагоа».

А затем, на исходе апреля, мне было объявлено о том, что я «сактирован» — досрочно освобожден из-под стражи в связи с болезнью и потерей трудоспособности.

Я выслушал эту новость в тюремной канцелярии. Начальния качитал велух приказ о моем освобождения, потом сунул мне какие-то бумаги; я должен был прочесть их и расписаться.

Когда формальности были закончены, явился санитар и отвел меня вниз, в сырой и сумрачный подвал, где помещалась вешевая каптерка.

Там он сразу же приказал мне раздеться:

— Скидавай все начисто! Отходился в казенном...

Я послушно снял с себя шершавое больничное белье. Стряхнул с ног тапочки. И ощутив под подошвами ледяной и скользкий кафель, сразу съежился, зазяб. И спросил, мелко постукивая зубами:

— А... мое барахло?

— А... мое оарахло:
 — Жди, — сказал он, сгребая белье в охапку, — выдадут.

- Сколько ж надо ждать?
   А уж это не знаю. Не моя забота... Здесь ваших тряпок
- А уж это не знаю, не моя заоота... здесь ваших тряпок навалено, знаешь сколько? Тысячи! Пока разыщут, сверятся
   — на это тоже время напо.
  - Но ведь холодно...
  - Потерпишь, сказал с коротким смешком санитар.

И он ушел, звонко цокая по кафельному полу.

Все это время я говорил и двигался, как в полусне, еще не вполне осознавая реальность происходящего. Холод привел меня в чувство. И только теперь заметил, что я здесь не один!

Поодаль, на лавке, сидел такой же голый, как и я, арестант. Он сидел вполоборота ко мне, скорчившись и подтянув

колени к подбородку.

Тщедущный, стриженный под машинку, с выпирающими ключицами, с просвечивающей кожей, он показался мне совсем зеленым юнцом. Господи, - подумал я, - подростков сажают, почти детей.

В зубах у подростка дымилась папироса. Мне вдруг нестерпимо захотелось курить. Вприпрыжку, поджимая зябкие ноги, я направился к нему — подошел вплотную.

— Эй, — сказал я, — лишней папиросы не найдется?

Он скользиул по мне взглядом. Пришурился, Затянулся, кутаясь в дым. Потом, опустив ресницы, сказал застуженным, ломким каким-то тенорком: Последняя...

Ну, так оставь затянуться!

 Ладно, — кивнул подросток. И оторвав зубами мокрый красшек мундштука, протянул мне окурок. Он держал его деликатно - кончиками пальцев. И я не-

вольно обратил внимание на форму его руки. Рука была узкой и слабенькой, и какой-то почти неживой. Затянись! — сказал подросток, — отведи душу. Если

не брезгуешь. Я взгромоздился рядом с ним на лавку. Скрестил ноги по-

туренки и так силел небольщое время, помалкивая, мусоля тлеющую папиросу.

— На волю? — поинтересовался он затем, — или на этап?

На волю. — ответил я. — А ты?

— Тоже

- Что-то они долго возятся. Не могут вещички наши найти, что ли?

 Так ведь на волю, — сощурился он. — Тут они не спешат...

И еще раз — искоса — оглядев меня, спросил негромко:

— По болезни?

Да... Сактировали. В общем, подвезло. Поперло!

 И меня. — сказал он жалобно. — И меня — по болезни...

Да уж ясно!

Я провел ладонью по стриженой его голове, по склоненной детской, тоненькой шес.

- Это сразу видать... Где ж это тебя так заездили? Ничего не осталось.
- Ничего не осталось, повторил он. И всклипнул. Лицо его исказилось. По запавшим щекам протянулись ломкие полоски слез.
  - И ничего уже больше не будет... Ничего, ничего!

Ну, ну, — проговорил я растерянно, — перестань. Что ты, как баба? На свободу ведь идешь — радоваться должен!

Он затих под моей рукой. И легонько — доверчивым движением — прислонился ко мис плечом.

И в этот момент, в глубине комнаты — из-за перегородки — раздался зычный голос каптера:

— Евдокимова Анна! Подходи — получай вещи!

Товарищ мой вздрогнул и распрямился внезапно. И сейчас же — как только он поднялся с лавки — я понял, что это вовсе не парень

Ошибиться было невозможно... Но боже мой, как мало женского оставалось в иссохшем этом теле! Угловатое, лишенное плоти и сочности, оно вызывало щемящее чувство жалости

Девушка, очевидно, и сама это сознавала; растерянне прырывать руками, она отвернулась от меня, потупилься с горькой гримаской. И стремительно пошла— почти побежала— к перегородке, туда, где маччила громоздкая, облаченная в калат, фитура каптера.

Спустя минуту вызвали и меня.

Слежавшийся, мятый, пахнущий плесенью и мышами кестюм, налезал на меня с трудом... Но когда я надел его, оказалось, что он чересчур просторен и болтается, как на вешалке; плечи пиджака провисали, брюки сидели мешком.

Зато Анна — в пестреньком платьице и платочке — стала неожиданно нарядной и даже обрела кокстливый вид.

неожиданно нарядной и даже обрела кокетливый вид.

Леткий оранжевый этот платок освежал ее лицо и удачыо сочетался с цветом глаз. Я только сейчас рассмотрел их по-настоящему: они были карие. большие. с золотистыми, лымно

- мерцающими искрами.

   Послушай, сказал я, ведь я поначалу не разобрался... А ты — интерсеная!
- ся... А ты интересная!
   Была когда-то, вздохнула она, ничего была девочка. В порядке. За это и погореда.
- А кстати за что? По какой ты статье сидела я и забыл спросить.
- Статья знаменитая, ответила она, С. О. Э. Знаешь?
- Нет.

- Будет врать-то!
- Честное слово, не знаю. Так все же за что тебя?
- За проституцию, сказала она просто. А что было делать? Мама в сорок втором потеряла карточки, начался голод... Ну, я и пошла. С военными. С кем попало. Вот и пришили статью: «Социально опасный элемент».
  - А здесь, начал я, в больнице...
- Я знаю, о чем ты думаешь, хмуро усмехнулась она. Нет, у меня не то... Врачи говорят каверны в легких.

И опять лицо ее ослабло, исказилось жалобно.

- Это сейчас хуже любого сифилиса. Теперь у меня одна дорога — на Ваганьковское кладбише.
- Эй, фитили! хрипло гаркнул каптер. Хватит митинговать. Выходи давай, топай!

И вот наступил долгожданный миг свободы.

Я думал, что будут какие-нибудь новые процедуры, дополнительные сложности —но нет, все получилось на удивление легко и буднично.

Вахтер молча сверился со списком, затем отворил стальные клепаные ворота. Пропустил нас — и захлопнул их с тяжким грохотом.

- Тебе куда? отойдя от ворот, спросил я Анну.
- Тут, недалеко, махнула она рукой, на Каляевской улице.
  - Проводить?
- Да нет, ни к чему, ответила она, как-нибудь погодя — если живы будем.

И потом — шатнувшись, подняв руки к лицу:

 Ой, — сказала, — я совсем как пьяная! Дойдем-ка, миленький, вон до того-угла...

На углу мы простились с ней. Но расстались не сразу. С минуту мы еще стояли здесь, озираясь, вбирая в себя забытые уличные запахи и цвета.

День незаметно кончился, угас, и все вокруг — очертания зданий и силуэты бегущих по тротуарам людей — все уже было смятчено и затушевано сумраком. Линии утратили четкость, краски стали влажны и расплывчаты. А может быть, мию посетсать нам таким из-за наших слез?

Анна плакала — в голос, навзрыд. Я стоял рядом с ней, поддерживал ее под локоть и чувствовал, как в глазах у меня тоже набухает соленая, жгучая влага.

И чтобы избавиться от влаги, не дать ей пролиться, я торопливо запрокинул голову к небу.

Наконец-то, после полутора лет заключения, мне снова довелось увидать его — увидать целиком, от края до края...

Небо было огромным и легким. Оно пахло вссной, источало томящую вечернюю свежесть. Оттуда лились потоки голубого света — густели и затопляли округу. И вдруг простор окрасияся по-иному, наполнился отблесками отня, стал ярким и радужным.

Это над нами — надо всей Россией — ударил новый победный салют!

17

### ВОЗВРАЩЕНИЕ

Добрался я до дому уже поздним вечером, в потемках. Погода к ночи испортилась. Вспыхнул ветер. Упругий, пахнуший талым снежком, он настиг меня в двух шагах от польезла

хлестнул в лицо и чуть не сшиб меня с ног.

Торемный каптер, выдававший вещи, назвал нас с Анной фитилями». Он сказал точно; на арестантском жаргоне так называют слабых, беспомощных, «погорающих». На этот счет существует немалю всяческих анекдотов. Вот к примеру, — диалог двух лагерных фитилей: «Эх. — говорыт одни из них, — душа разгула просит! Пойдем, что ли, к бабам...» — «Пой-дем, — отвечает другой, — если встра не будет». Диалог этот вспомнился мне не случайно. Таким «догорающим» был сейчася сам!

Пошатываясь, цепляясь за стену дома, я с трудом преодопоследние мстры пути. Вошел в знакомый подъезд. И лицом к лицу столкнулся с матерью.

Когда утих первый взрыв эмоций, она сказала, утирая платочком взмокшие от слез ресницы и щеки:

- —Я уж думала: с тобой что-то случилось по дороге. Хотела разыскивать.
- А ты разве знала? изумился я. Они ведь ничего заранее не сообщают.
  - Я сегодня как раз звонила туда.
- Вот как? Туда можно звонить? Это что же всем разрешается?
- Ну, насчет всех не знаю, бегло ульбиулась она. мне этот звонок один знакомый устроил... Из министерства. Я хотела справиться о твоем здоровье и заодно узнать: можно ли вримести в передаче немного крымского кагора... Кагор очень половаюе вино дскарственное.

Насчет моей матери я, вообще говоря, никогда не испытывал ни малейших иллюзий. Но одно е качество я все же должен здесь отметить. Передачи в тюрьму она приносила мне добросовестно и в любую поголу. Подумать тольжо в военим москке — голодной, выстывшей и облицалой — она ухитралась находить молюко и фрукты. И даже крымский «лекарственный» катор!

Поминтся, в самме первые лии преста (я сидел тогая в районной милации — доживался отправки в тюрьму) мне одваждыя передали сверток с продуктами. В нем оказались яблоки, сажар, колбаса. Передача для заключенного — праздник. 
Для женя же этот праздник был особенно радостным: я ведь 
его солесе ме ждал! Растроянный, я бросился к окошку (оно, 
по счастью, было без намордника) и, учелившись за решетку, 
подтягувшись на ружах, окинул у дицу быстрым ватладом.

Улица была малолюдина, заснежсна, бела. Над ней вилась рассветная мутная метель. И в комматых струях, в морозном волокнистом дыму, увидал я маленькую женскую удаляющуюся фигурку. Женщина брела, наклюнясь и увязая в сутроба Затем она встала и обернулась, заслоньеь рукавом от летящего снега, и я узнал ее — узнал миновенно! И подумал варру с горечью о том, что раньше — когда я был на воле — она викогда так не заботилась обо мне, не хотела сделать ин одного лишнего шага...

И теперь, разговаривая с ней в подъезде, я подумал о том же. Чем объяснить эту ее странность, непостижимую эту переменчивость?

А может быть, такова вообще женская сущность?

Мы стояли возле кабины лифта. Я потрогал дверцу, спросил:

... — Работает?

- Что ты, ответила она, какие теперь лифты! Ты прямо как с луны свалился.
- Именно с луны, пробормотал я. По блатным поверьям, если человек умирает — он отправляется на луну... Я, в сущности, там уже и был. И спасся чудом.
- Ну и слава Богу, сказала она. А теперь пойдем! Ты что-то плохо выглядишь. Тебе надо лечь.
- И потом, поднимаясь впереди меня по темной, замызганной лестнице:
- В квартире кое-какие перемены... Так что не удивляйся!
  - А в чем дело?
    - Здесь теперь еще одна семья живет.
    - Как же так получилось? огорчился я.

- Ну, мой милый. Она пожала плечами. Тебя ведь не было. Квартпра пустовала. Вот и решили нас уплотнить.
  - Но ты-то была!
- Ах, что я, отмахнулась она, ты сам знаешь, как мне трудно. Не могу же я разорваться — на два дома!
- Значит, уплотнили, —сказал я, так. И большая семья?

Да немалая.

Она запнулась, утомясь, — прислонилась к перилам, — и медленно перевела дух.

- Какой-то тип со своей матерью, с женой и маленькой почкой.
  - Кто же он такой?
- Не знаю. Имя его Петр Яковлевич Ягудас. Судя по всему, хохол. А по профессии жулик. Явный жулик! Ходит в военном, носит звание майора, а к армейским делам никакого отношения не имеет; занимается Бог знает чем.
  - Чем же. все-таки?
- Какими-то темными торговыми махинациями... Да ты сам увидишь. И все поймешь; теперь ты в этом должен хорошо разбираться.

«Уплотнили» нас, как выяснилось, весьма основательной Из трех комнат останили в моем распоражении всего лишь оциу. Здесь была теперь стружена мебель со всей квартиры ступья, шкабы, этажерки. Поначалу и долго путалися среми этого скопиша; ушибался, постояню что-то ронял. Вещи мешали выкатажь, не павали вышать.

Потом сосед предложил мне распродать излишек мебели. Я согласился. Он быстро нашел покупателей. И вскоре комната очистилась — обрела жилой и нормальный вид. Я недлохо заработал на этой распродаже и оказался на

Я неплохо заработал на этой распродаже и оказался на какое-то время избавленным от нужды.

Ягудас стребовал с меня за комиссию пять процентов. «Это немного, — заявил он, — полагается больше. Но ведь мы, как-никак, — соседи! Свои люди! Да и вообще, моя партийная совесть не позволяет грубо наживаться на несчастии других...»

Дородный, пухлолицый, с объисшими лоснящимися щеками тонким, почти безгубым ртом, он был довольно-таки колоритной фигурой. этот мой сосел!

Он весь дышал благородством — тем самым театральным благородством, что отличает мошенников и картежных шулсров. Двигался он с подчерклугой корректностью, говорил не-

торопливо и веско. И рассуждения о партийной совести являлись его постоянной, излюбленной темой..

лись его постоянной, излюбленной темои... Чем он занимался, я так и не смог постичь. Дела Ягудаса были таинственны, знакомства — самые разные...

Нередко в гости к нему приходили военные; такие же вальяжные, как и сам он, такие же сытые, и все — в офицерских чинах.

— Мы коммунисты! — доносилось из-за стенки, — а это не фунт измом, Чем коммунист отличается от нермального человска? Тем, что у него особая совесть — коммунистическая, а не мещанская! А это значит — что? Это значит, что для насамое тлавное — идеа. Мы все борцы за идею, солдаты партии... Одни на фронте, другие в тылу — это неважно! Да и неизвестно еще, где труднее, где больше риску. На фронте и дурак может прославиться, а у нас, в тылу, героизм незаметный, скромный...

Появлялись в доме и штатские люди — пронырливые, шустрые, с внимательными и скользкими глазами. С ними Ягудас беседовал глухо и коротко. И лишь изредка сквозь невнятное бормотание прорывались медленные его слова:

 Как я сказал, так и будет. По себестоимости, понял? И ни ответи больше! И ты меня на совесть не бери. В том месте, где была совесть, знаешь, что выросло? Знаешь, какой орган? Вот то-то...

И почти каждая такая тирада заканчивалась стереотипной фразой:

— Мы — коммунисты!

Кто же они, эти люди? — думал я, ворочаясь в постели, — Спекулянты? Мошенники? Или, может быть, взаправду, партийцы новой формации?..

0 0 0

Я о многом размышлял в эту пору — о себе, об окружаюшем мире. Чем больше в приглядывался к миру, тем отчетливсе убеждался в том, что он нечист и лишен справедливости. Он создан не для слабых людей. В нем царят все те же уголовные правилы, свирение агитерине законы,

Времени для всех этих мыслей у меня было достаточно. Я жил тогда в одиночестве. Друзей и знакомах не было. Родственники почти все находились в звакуации, далеко от Москвы. А мать, походив ко мне с недельку и успокоясь, опять — как обычно — исчезла и занялась своими делями.

Я отлеживался в одиночестве, поправляясь. Рылся в книгах, размышлял о прожитом, сочинял стихи...

С семьей Ягудаса я почти не общался. Одна лишь дочка его — девятилетняя Наташа — изредка забредала в мою комнату.

— Ты почему все время лежишь? — удивленно и жалостно допытывалась она, — ты — больной?

 Да нет, — говорил я, откладывая книгу и улыбаясь, теперь уже — почти нет...

В другой раз она спросила:

— Лядя, ты — темный?

Как, то есть, темный? — не понял я.

Ну, темный человек. Так все говорят.

— Кто это — все?

— Папа, мама, бабушка — все. Говорят, ты — темный. И этот... Как же? Погоди...

Она умолкла, помаргивая. И затем — с усилием — выговорила:

— Ка-топ-жник!

Вот как? — нахмурился я. — А о чем еще они говорят?

Еще — о жилплошали.

В эту секунду дверь скрипнула и приоткрылась. В образовавшуюся шель просунулось трясущееся лицо старухи.

— Наташка, — прокричала она хриплым басом, — ты что это, подлах, шляешься тут, покою людям не дасшь? А ну, марш сюда! Ах ты, негодница, чтоб тебя громом разорвало!

марш сода: ах та, истодинда, чтоо теом громом разорвало; Поздима вченром (а уже раздевался, готовился ко сну) в дверь постучали. Ягудас, — решил я, — пришел, наверное, оправдываться. Девчонка проболталась — теперь ему исловко... Будет хитрить, изворачиваться. Что ж, ладно. Потолкуем.

Но это оказался не Ягудас.

В полутемной прихожей стоял почтальон. Он извлек из сумки плотный белый конверт, протянул его мне и сказал:

Распишитесь в получении!

Что это? — спросил я озадаченно.
 Повестка из военкомата.

18

### НЕЧИСТАЯ СИЛА

Меня призвали в армию в июле сорок четвертого года (в ту пору мне как раз сравнялось 18 лет). И сразу же — едва лишь я явился в военкомат — зачислили в кавалерийскую часть.

Один из членов отборочной комиссии — сивоусый майор в черкеске, сплошь увешанной орденами, знавал, как оказалось, моего отща; где-то служил с ним, бывал на его лекциях в академии... Ульбаясь, целя сквозь усы сигаретный дым, он сказал. внимательно разлядывая меня:

— Потомственный донец, чистых кровей... Казуня! Правдал, очень уж. приморенный, жидковатенький. — Майор сощурился при этих словах. — Не в папашу, нет... но ничего. Охлемаешься. Харч у нас подходящий. Главное — чтоб порода бы-

ла!

Благодаря его стараниям я получил назначение в восьмой казачий корпус. И вскоре выехал с шумной партией новобранцев.

Так, не успев окрепнуть после отсидки — еще не отдышавшись, не придя в себя — я угодил в казарму, оказался в строю. Майор полагал, что я мечтаю о службе, о воинских подвигах. А я хотел только одного — покоя!

Покоя не было. Впрочем, и воинских подвигов — тоже. Фроит к тому времени был уже далеко; он прерсекал Зпаланую Европу, гремел где-то у германских границ. И запасной, недавно только сформированный корпус наш все время находился во «этором эшелоне» — двитался в делец за войных дился во «этором эшелоне» — двитался в делец за войных распедательного в пределением пределен

Настоящих сражений мы так и не повидали. Нам досталась участь иная; унылая гарнизонная жизнь в захолустных местечках Молдавии и Полесья, редкие стычки с нацистскими

партизанами, патрульная служба и уставная муштра.

Муштра была татостной и однообразной. Каждый день, с темна до темна, — до тех пор, покуда трубачи не просигналят зорю, — мазлись мы на занятиях в пешем и конном строю. Это изитурало меня, изматывало, но, тем не менее, приносило свою пользу. С теченией времени я научися неплохо владсть холодины оружием, основательно усвоил правила рукопашного боя.

Эскадронный командир, калмык Сараев, прозванный у нас «нечистой силой», сказал мне, после очередного занятия:

— Хоть ты и перымо — такое же. как все остальные — но

рубку любишь, нечистая сила, стараешься! Есть в тебе хорошая злость. Это видно. Хвалю!

И в следующий раз показал мне несколько хитрых приемов в обращении с шашкой и с кинжалом.

Кинжалу он придал немалое значение. Особенно ценил он умение метать оружен — «доставать им издалека». И всякий раз, уча меня, как это делать, Сараев говаривал, перефразируя известное суворовское изречение: «Пуля — дура, клинок — молодець.

Личность эта была любопытная: плотный, низенький, кривоногий, он чем-то напоминал паука. И ходил он, как паку, раскачиваем, широк он цепко ставя ноги. Да и характер у него тоже был соответствующий: недобрый, замкнутый, вспыльчивый... Он жестоко гонял нас на учениях, придирался к каждому пустяку и не прощал оплощностей.

— Как сидишь? — яростно, выкатывая глаза, кричал он на концибудь из нас во время манежной езды. — Как сидишь, нечистая сила? Не заваливайся. Не подворачивай носки. Шенкелями работай, шенкелями! Сидишь, как собака на заборе, смотреть противно.

И затем безжалостно вкатывал провинившемуся внеоче-

— Все вы дерьмо, — частенько рассуждал он с брезгливой гримасой. — Если уж есть в мире что-нибудь стоящее, так это лошадки! Душа у них чистая, без пакостей, без обману. Потому и люблю их... Человек —навоз. Человека надо рубить, а

лошалку — холить.

Лошалок он, и в самом деле, любил горячо и самозабвенно и, когда смотрел на них, коричиское, дубленое лицо его странно смятчалось: моршины распускались, взор увлажнялся, теплел.

Таким я несколько раз видел Сараева у коновязи; он кормил хлебом мышастого своего текинца и бормотал что-то, нашептывая — почти пел еле слышно — в бархатное его, чутко вздрагивающее ухо.

И таким он запомнился мне в последний раз — в тот самый день, когда эскадрон наш внезапно и стремительно был переброшен по тревоге в соседний район.

Растэнувшись по шляху, сотия шля на рысях; дробно цокали копыта, поскрипывали седла, клубилась горячая пыль. День был безоблачный, залитый зноем. Паклю медом и спелыми травами. По сторонам дороги плескались густые, синеватые, припорошенные пылью посезы овера.

Я ехал в первых рядах — с краю взводной колонны. Отсюда мие видна была плотная спина эскадронного командира; взмокшая от пота гимнастерка, лоснящийся, покрытый пеной круп его жеребца.

На развилке дороги Сараев остановился, круто поворотил коня и крикнул, поднимая руку:

— Эскадро-о-он, стой!

К нему наметом подскакал политрук. И я услышал короткий их разговор. Передохнуть надо, — сказал эскадронный, — жара...
 Пускай лошадки остынут маленько. Да и подкормятся. Гляди,

какие овсы! Это ж для них - праздник!

— Но ведь мы не поспеем, — усомнился политрук. — Приказано явиться к месту назначения в 14.00, а сейчас... — Он задрал рукав тимнастерки, коротко глянул на часы. — Сейчас начало второго. А до места еще километров пятнадцать, не менее тото.

— Ничего, —отмахнулся калмык, — как-нибудь доберемся. Они там в штабах, нечистая сила, выдумывают хоен знает

что... А мне коней палить из-за этого?

Мы спешились, разнуздали коней и пустили их в поле... И пока они паслись там, Сараев молча стоял на обочине — поку-

ривал и улыбался, морща губы.

К месту назначения эскадрон прибыл с запозданием фасть, скоторой мы должны были соединиться, давно ушла уже — не дождалась нас. И на следующий день командир исчез. Его арестовали за нарушение приказа и предали военно-полевому суду. Что с ини сталось — я не энаю. Больше я его не видел никогда.

И еще о нечистой силе. На этот раз — о самой настоящей, всамделишной, с которой мне пришлось повстречаться в Беловежской пуще. Произошло это вечером, под осень, в лесной деревушке;

конный патруль (в котором я был старшим) случайно натякнулся на нее и теперь рысил по сонной улище — мимо плетней и темнях хат... Приятель мой — чубатый ефрейтор Асмолов — сказал, оглядываясь и вадыхая:

— Тумс Кум рома Кум и ней и мусоро Вилаго, рыйтоми

Тихо. Как дома. Как у нас на хуторе. Бывало, выйдешь с гармошкой... Ах, хорошо! Никакой тебе войны, никакой службы.

Он поерзал в седле. И потом —натягивая повод:

Самогоночки бы сейчас, — проговорил с надрывом. — Первачку!

И всем нам тотчас же захотелось выпить.

Мы долго рыскали по деревне, стучали в окна, просили продать хоть одну бутылочку... Самогонки не было нигде. Наконец какой-то старик сказал нам:

Тут, панове, пусто: вшистко уже забрано... Немец был
 брал. Бандиты приходят — берүт. Ваши жолмеры — тоже.

— Как же быть, черт возьми, — озадаченно пробормотал я, — мы за ценой не постоим. Может, все-таки есть у кого-нибудь? Подумай, батя, напрягись!

- Уж и не знаю, панове...
- Старик ухватил пальцами бороду помял ее в раздумье, опустил клочковатые свои брови.
  - пустил клочковатые свои орови.
     Разве что у вельмы...
- У какой еще ведьмы? удивленно, с ухмылкой спросил Асмолов.
- Да есть тут одна, сказал старик, ворожит, зелье варит.
  - Где ж она живет?
  - —Тут недалеко за оврагом.
- Проводишь нас? спросил я, оглаживая ладонью шею коня. Заодно и выпьем вместе.
  - Нет, поспешно сказал старик, нет. Боюсь.
  - Чего ж ты, чудак, боишься?
  - К ней ночами завсегда змей летает.
- Зме-е-ей? недоверчиво протянул кто-то за моей спиной. И гулко хохотнул. — Хитришь ты, мужик! Говоришь, что самогонки нет, а сам, видать, пьян. Набрался — до зеленого змия.
- А ты не смейся, строго ответил старик, не смейся. Вот поезжай побачишь!
- Да куда ехать-то, спросили его, ты толком объяс-
- Направо, сказал старик, свернете в проулок будет заброшенный стодол. За ним овраг. А на другой стороне, на выселках — ведьмина хата! Вона една там — не спутаетесь.
  - Ну как? я обернулся к ребятам. Поедем к ведьме? А что же? сказал Асмолов, поправляя погонный ре-
- мень. За водкой хоть в преисподнюю! Да и любопытно, вообще-то... Командуй, старшой!

Был уже поздний час, когда мы прибыли на выселки.

Далеко, за гребнем оврага, тлела косая розовая полоска зари. На фоне ее «ведьмина» хата казалась плоской и черной, словно бы нарисованной; она походила на иллюстрацию их ветских полузабытых книжек.

В одном из окон хаты теплился оранжевый огонек. А вок-

руг кишели синие мохнатые тени.

Тени клубились в кустарнике и стекали в провал; он был до самых краев затоплен непроницаемой тьмою. Он дышал гнилью и холодом. И прохода над ним — осторожно ступая по шатким мосткам — кони опасливо прядали ушами и всхрапывали, грызу удила.

 Ну и местечко! — процедил Асмолов, — не нравится мне здесь, ребята...

Он потащил из-за спины карабин, сухо клацнул затвором,

— Ты чего? — повернулся я к нему. — Нечистой силы испугался?

Да просто так, — оскалился он, — на всякий случай.

Мы медленно приблизились к хате, спешились и с минуту толпились у окошка — заглядывали в него. Там в полутьме полыхали багровые отсветы; что-то двигалось там, шуршало... Но что — разобрать было невозможно.

Вот чертова старуха, — сказал Асмолов, — колдует.

Ну, ну!

И размашисто — прикладом карабина — постучал в оконную раму.

Чье-то темное лицо приникло изнутри к стеклу, — помаячило и скрылось. Потом заскрипел дверной засов. Мы придвинулись к крыльцу — и увидели ведьму.

Она была в точности такой, какие изображаются в старых сказках: горбатая, сморщенная, с вислым носом, с высокой суковатой кликой зажатой в сухонькой птичьей лапке.

Ведьма осмотрела нас исподлобья. И спросила, подмигнув:

— Горилочку шукаете, служивые?

— А есть? — придвинулся к ней Асмолов.

Имеется, — кивая и шамкая, ответила она. —Все имеется. И горилочка, и, к примеру, лучок, огурчики. Почекайте трошки.

Она юркиула за дверь. Но тут же выглянула снова:

Только уж вы не обманите меня, сироту...

 Что ты, бабка, — сказал Асмолов, закидывая за плечо карабин. — Что ты!.. — Он уже успокоился и повеселел заметно. — Расплатимся честно — не сомневайся. Сколь тебе надо?

Пол-литра — два карбованца.

— Держи! — он зашуршал бумажками. — Об чем разговор? Давай литр. И заесть что-нибудь. В кишку покидать.

Потом мы пили, расположившись на краю оврага. Ночь кружилась над нами, обволакивала тишиною. И было корошо лежать так — под чистыми звездами, в скользких, шелковых травах.

— Не знаю, какая она ведьма, —сказал Асмолов с хрустом прожевывая огурец. — Да вообще, все это ерунда. Наживается на людской темноте! Но самогонку она делает классную —тут уж инчего не скажешь! Первачок у нее...

Он осекся внезапно — привстал и закаменел. Челюсть его отвисла. Огуречные семечки посыпались изо рта.

— Глядите, братцы, — прошептал он погодя, —там, над хатой... Что это?

Сверкающий огненный вихрь возник во тьме — закружился над крышею хаты. И исчез в дымовой трубе. Какое-то время мы все молчали, пораженные. Затем я сказал, запинаясь:

Неужели и вправду — змей?

Было странно и дико видеть все это на исходе великой войны, в середине двадцатого века. Я чувствовал себя, как в скверном сне. И такое же чувство испытывали другие.

Хотелось очнуться, избавиться от наваждения... И, вероятно, поэтому казаки задвигались вдруг, зашумели все разом, заговорили нарочито громко и оживленно. И тотчас же, отзываясь на голоса, заржали пасшиеся неподалесу кони.

Ерунда, —тряхнув курчавым чубом, повторил Асмо-

лов. — Старухины фокусы.

- Как же она, по-твоему, ухитряется? воскликнул угрюмый парень, по прозвишу Бирюк. Огонь-то ведь не из трубы шел, а наоборот... С неба. Я видел, братцы. Все точно вилел!
  - Черт ее знает, смущенно развел руками Асмолов.

Вот именно, — усмехнулся я.

 Проверить бы эту ведьму, — поднявшись и отряхивая гимнастерку, проворчал Асмолов, — разъяснить ее. Чем она там занимается?

Грузно, вперевалочку, направился он к хате. Но не дошел — остановился в замещательстве. Казаки засмеялись. Тогда Асмолов сорвал с плеча карабин и выстрелил наугад, в небо, в лиловую, мерцающую над крышей звезду.

Он выстрелил — и звезда погасла. Зеленоватое сияние разлилось на востоке, потянуло росистой свежестью; начинался рассвет.

\* \*

Так вот она и катилась, моя армейская жизнь; в ней, как я уже говорил, не было ни крупных дел, ни серьезных событий. Война почти не затронула меня — прошла стороной.

Серьезные события начались в мирную пору — после того как я демобилизовался из армии и вернулся в Москву.

#### HOBEL

Я вернулся повзрослевший, грубоватый, окрепнувший... Увидев меня, мать всплеснула руками:

— Ты стал совсем как отец, — сказала она, — та же походка, тот же взгляд. Только вот боевых наград не выслужил.

Не повезло, — отшутился я.

— Скорее всего, наоборот, — повезло! — возразила она серьезно, — могло ведь так случиться, как с Андреем. Его, ты знаешь, наградили. — Она всхлипнула. — Посмертно...

И затем, помеллив, спросила:

— Что же ты теперь собираешься делать? Будешь учиться? Или работать где-нибудь?

И то и другое.
 сказал я.

 Правильно, — одобрила она, — пора становиться на ночи по-настоящему! О тебе, кстати, все время вспоминает Дмитрий Стажевич Моор. Сходи к нему непременно. Он теперь лауреат Сталинской премии, член правления Союза художников. Словом, человек большой — посодействуют.

С помощью старого моего учителя я вскоре поступил на потративного в рекламный отдел крупнейшего в Москее автомобильного завода им. Сталина (выне он переименован и называется заводом Ликачева). И тогда же стал посещать студию изобразительных искусств ВЦСПС, где преподавали — помимо Моора — такие превосходные мастера, как Алякринский, Ряжеский. Юон.

Все вроде бы складывалось благополучно! После многих бед и мытарств жизнь начала наконец входить в берега.

Работа хоть и была скучновата, но все же устраивала меня ся занимался цветными рекланными каталогами, предназначенными для Америки), учеба в студии шла вполне успешно. На выставке зачетных работ по классу иллостративно-плакатной графики несколько моих эстампов были одобрены худсветом и замечены критикой. Олну из акварелей (изображавшую салют — россыпь ярких огней по синему полю) приобрела за хорошую цену приекция Трехгориют отектильного комбината. И спустя недолгое время в продаже появилась нарядная, сделанняя по моему рисунку ткань.

Одновременно с этим я получил издательский заказ первый в своей жизни и довольно крупный профессиональный заказ на серию иллюстраций к сборнику известного фольклориста и сказочника Афанасьева. — Ты, старик, в люди выходишы! — уважительно и чуточуревнию заявил с узыйскою молодой художник Алеша Крайнов, служивший вместе со мною в рекламном отделе. — Половина Москвы в твоих ситидых ходит, отвоеходу заказы силлются... Лафа! Только не возгордись, смотри, не вздумай задаваться.

С ним и еще с одним рисовальщиком — худым и носатым Давидом Гатлобером — я сдружился сразу же, как только поступил на службу. Нас сблизили общие интересы, одинаковые творческие замыслы. Да и в прошлом у нас тоже было немалю схонного.

Так же, как и я, оба этих парня испытали на собе тяготы сталинских репрессий (Давид потерял в тридцать деятом голу брата, Алексей — родственников со стороны матери). И оба недавно только демобилизовались из армин. Будучи по возейску старше меня, они успели понюхать пороху, прошли с войсками по всей Европе и повидали иную, вольную жизнь. И теперь, беседуя со мною, друзы частенько вспоминали виденное; вспоминали и сравнивали с окружающим нас бытом. И весьма откровенно критиковали его.

В разговорах такого рода я, как правило, почти не участвовал — размышлял о другом. Все помысым мон были отданы искусству; только это занимало меня тогда. Только это! В эко-номике я разбирался слабел, политики чурался, избеста се; она казалась мне делом темным и низменным, не стоящим внимания истинного художника.

Однако избежать политики мне не удалось; она сама внезапно и грозно — напомнила о себе...

Придя как-то утром на работу, я не застал там ил Гатлобера, ни Крайнова; столы их пустовали весь день, а вечером, перед уходом, одна из сотрудниц отдела шепнула мне:

- По-моему, их арестовали.
- Откуда ты знаешь? насторожился я, также переходя на шелот. — Ты их, что ли, видела?
- Ну да! Они же были здесь утром как раз перед самым твоим приходом. Ну буквально минут за пять... Только воимли, ноздоровались — и сразу их вызвали.
  - Куда?
  - В контору. К инспектору по кадрам.
  - Ну, облегченно вздохнул я, это еще не так страм-.
    — Ты думаешь?
  - 12 45

- Конечно. Непонятно только, что они там делают до сих вор?
- А их там уже нету, глуховато, с запинкой выговорила девушка.
   — Я видела курьера из конторы; он рассказал.
   Их, оказывается, ждали... И с ходу взяли под конвой.

— Но за что? — спросил я. — за что?

 Кто его знает... Говорят — за болтовню, за крамольную агитацию. Вроде бы они в какой-то подпольной организации состояли. Чушь, конечно. Но все равно жаль их. Такие славные мальчики.

В эту ночь я долго не мог уснуть; бродил по комнате и беспрерывно курил, исполненный мрачных предчувствий.

Если уж ребят заподозрили в крамоле — дело гиблое, думал я, теперь им хана! Да и мне, пожалуй, тоже. Я ведь с ними дружил. Чекисты начнут проверять все их связи, все знакомства — и выйдут на мой след.

Предчувствия не обманули меня; через день после описываемых здесь событий, когда я набрасывал, склонясь над столом, новый рекламный эскиз, меня внезапио позвали к телефону.

Мягкий, развалистый голос сказал — в самое vxo:

- Вы сейчас свободны?
- Да не совсем, ответил я, а кто это?
- Инспектор по кадрам, ответили мне.
   На секунду я почувствовал стеснение и тяжесть в груди.
- Сердце глухо стукнуло и замерло, и потом зачастило неудержимо. Ну, вот, мелькнула мысль, вот и началось!..

   Мне нужно потолковать с вами, внятно произнес
- инспектор. Сейчас идет перерегистрация паспортов, а с вашим паспортом кое-какие неясности... Он помолчал, сопнул в трубку. Итак жду!
- Хорошо, отозвался я, умеряя дыхание, стараясь говорить как можно небрежней. Ладно. А... когда?
  - Желательно поскорей. Вы сейчас что делаете?
  - Да тут один эскиз заканчиваю.
- Эскиз? Он опять приумолк, зашуршал бумагами. Это надолго?
  - Минут на двадцать, не больше.
  - Вот через двадцать минут и приходите.

Голос его неуловимо изменился — посуровел слегка, обрел шеобычную густоту.

- Только не задерживайтесь, не заставляйте ждать. Являйтесь точно. Ясно?
- —Ясно, пробормотал я, бросая трубку на рычаг. Все ясно...Я закурил и осмотрелся медленно — обвел взглядом

просторное, залитое светом помещение отдела. Я понимал, что вижу его в последний раз... И прощался с ним мысленно. С ним, с благополучной жизнью, со всеми своими иллюзиями и мечтами.

Однако затягивать прощание было нельзя. В моем распоряжении имедось всего лишь двадиать минту. Пвадиать минут, напрацать минут, на подвождений мене образовать образоваться наружу—и раствориться, иссечатьть в уличной толучее.

Беспечно посвистывая, вертя в пальцах сигаретку, я направился к выходу. Плотно притворил за собою дверь. Оглянулся коротко. Коридор был тих и безлюден. И я побежал по нему — осторожно, крадучись, все убыстряя шаги.

Ночевал я на вокзале — идти к себе домой не рискнул. Рано утром, невыспавшийся, трязный, в мятом костоме, я разыскал телефон-автомат и набрал домашний свой номер.

Ответил мне Ягудас; голос его был нетерпелив и вкрадчив.

- Ты откуда звонишь? поинтересовался он.
- От друзей, пояснил я уклончиво. Загулял вчера, выпил. Ну и остался у них ночевать.
  - Где же ты все-таки?
- Да какая разница? сказал я. Это неважно... Интересно другое; ко мне вчера приходил кто-нибудь?
   Приходил. негромко и как-то нерешительно отозвал-
- ся он. — Кто?
  - Какой-то друг.
  - Как он себя назвал?
- Да никак. Сказал, что друг. И все. Подождал немного и ушел; пообещал заглянуть сегодня утром. У него к тебе срочное дело есть... Потому я и спрашиваю: где тъ?

Он помедлил выжидательно. И потом:

- Если этот твой друг явится еще раз, что ему передать?
- Передайте привет, сказал я.

Ягулас хитрил, недоговаривал, это было ясно. Те немнотне приятели, с которыми в общался, были закаомы ему, неизвестный этот «друг» принадлежал, конечно же, к иной категории... И теперь караулим меня, поджидал. Он нажодился в контакте с Ягудасом! И вот почему сосед мой так настойчиво допытивался; откуда з завоню...

Я вышел из телефонной булки с отчетливым ощущением близкой опасности. За мной охотились, обкладывали — как волка во время облавы. Надо было спасаться, бежать... Но как? И куда? Я был без документов (паспорт мой остагьтя, на заводе, в отделе кадров) и почти совсем без денег. Растерянный, я топтался в зале ожидания, среди горланящих, сустащихся, спещащих куда-то людей... Суета их, на первый валляд, казалась бессмысленной. Но все-таки каждый, в отличие от меня, имся здесь определенную, точную цель. Каждый спещил по своему маршруту, по делам или к родственникам. К родственникам! Я словно бы вдруг очнука со премоты.

К родственникам! Я словно бы вдруг очнулся от дремоты. Странно, что эта мысль не пришла мне раныше. У меня ведь тоже есть родственница — старшая сестра отца Зинаида Андресвна Болдырева. Она безвыездно живет в Новочеркасске, знает меня понаслышке и теперь, без сомнения. буите пала

увидать меня и приветить.

На исходе дня я уже сидел в купе скорого поезда «Москва—Ростов».

На былет ушли все имеющиеся у меня деньги — все, до копейки! Однако обстоятельство это мало меня беспоконы. Двое суток пути, рассудия я, — срок небольшой. Как-нибудь перебыось, поголодаю, не страшно. Главное, добраться до Повочракоска! Там, у тетки, поправлюсь, отъемся на донских хлебах... Когда-го она помогала моим родителям, теперь поможет мне.

20

## РАЗДОБЫТЬ ЕДУ

Новочеркасск открылся мне на заре; он выплыл из пепельной мглы — просторный, разбросанный по склону горы, позлащенный утренним солнцем... И вскоре я уже шагал по улицам бывшей столицы Всевеликого Войска Донского.

Адрес тетки я знал весьма смутно. Помнил только, что дом ее находится где-то в самом центре города — на одной улице с сообняком Белявских. Знал также, что улица эта называлась в свое время Ратная, а теперь переименована в Краскоармейскую. Сведения были скудны, однако для Новочеркасска их оказалось вполне достаточно.

Первый же встреченный мною старик (в полинявшей казачьей фуражке и шароварах, заправленных в толстые, вяза-

ные чулки) охотно и обстоятельно растолковал мне, как прой-

ти к дому Болдыревых.

Когда-то богатый особнячок был, видный, — заметия он, посасывая гирую, хрипучую трубку, — а теперь и смотреть не на что.
 Он наморщился и сплонул в пыль.
 Срамота, грязь... Был один хозяин, теперь их сорок... Все хозяева!
 Некого на хрен послатъ.

Дом и действительно вид имел неопрятный, запущенный; фасад его был в потеках, в ржавых пятнах сырости, парадный вкол заколочен досками. На резной решетке двора моталось белье, развешенное для просушки. Здесь же толпились бабы — талиели, пеобранивацись, союдил подсоднечной шелухой.

— талдели, переоранивались, сорили подсолнечной шелухой.
— Зинаида Болдырева? — задумчиво в ответ на мой вопрос протянула одна из них. — Что-то я не соображу. Я ведь тут недавно... Это кто же такая?

Бывшая хозяйка этого дома, — сказал я, — неужто не знаете?

- Ах, бывшая, засмеялась она. Ну, как же, как же! Знаю. Андреевна... А вам она зачем?
  - По делу, сказал я сухо.
    - Ну, так ступайте наверх.
- Куда же? спросил я, окидывая взглядом окна второго этажа.
- На самый верх, пояснила баба. И опять засмеялась, обнажая крупные, желтые, лошадиные зубы. Ихние хоромы под крышей, на чердаке!

я поднялся на чердак по скрипучей узенькой лестнице. С трудом разыскал в полумраке дверь. Толкнул ее и ощутиж густой, невыразимо сладостный запах жареной картошки.

Я словно бы опъянел от этого запаха (я ведь не сл почтя увое суток), и, войдя в просториую, чисто прибранную комнату, как-то сразу ослаб; присловился к дверной притолоке, смажнул рукавом испарниу со лба. Голова у меня кружилась. И вероятно, поэтому я не сразу заметил стоящую в глубине комнаты женщину.

Невысокая, седая, в брошенном на плечи платке и темном, старушечьем платье, она стояла возле стола — возле сковородки с шипящей, розовой, подернутой паром картошкой.

— Здравствуйте, — сказал я, — вот мы и увиделись, наконец. Я Трифонов. Сын Евгения Андреевича.

— Сын Евгения?

Она вздрогнула, судорожно нашарила на столе печене и поднесла его к глазам:

— Это какой же сын — Андрей, что ли?

Нет, — косясь на сковородку и глотая слюну, ответил я,
 нет, другой.

 С минуту она изучала меня, разглядывала пристально, шастороженно. Потом сказала — щурясь и поджимая губы:

- Сын Евгения... А скажи-ка, где вы жили в Москве?
  - Смотря когда, пробормотал я.
- —Что значит когда? нахмурилась она. Я спрашиваю, гле вы вообще жили?
- В разных местах, ответил я, испытывая растерянность и неловкость. Встреча эта представлялась мне иной; я не ожидал подобного допроса. При отце мы почти все время вроживали за городом.
  - За городом?
- Ну, да. На станции Кратово. Это по Казанской дороге.
   А потом я к матери перебрался.
  - А какой у нее адрес.
- Я назвал улицу и номер дома. Она промолчала и затем знакомым, совершенно отцовским жестом сняла пенсне. Подышала на него. Медленно протерла стеклышки.

Я ожидал, что она улыбнется, пригласит меня сесть, поинтересуется, не голоден ли я... Но вместо этого она спросила:

- А документы у тебя есть?
- Послушайте, тегя, проговорил я, вы что не верите мне? Или боитесь чего-то?
- Да нет, замялась она, не в этом дело. Просто хочу посмотреть — на всякий случай...
  - На какой это случай? перебил я ее.
  - Ну, мало ли... Вдруг придут проверять!
- Вот тогда я и покажу документы. Или вам нужно сейчас?
  - Да, сказала она, —да. Сейчас!

Я посмотрел ей в лицо и понял, что надеяться здесь не на что; она не примет меня, не спасет, не укроет. Она боится! Боится всего. Она больна этим страхом. И давно уже ничему не верит.

 $\dot{M}$  тогда — не говоря больше ни слова — я повернулся, резко рванул дверь и вышел на лестницу, сопровождаемый хмельным и томительным ароматом еды.

Медленно, на ватных ногах, добрел я до вокзала, потолкался там, нашел на перроне несколько окурков и долго, жадностью хлебал папиросный дым... Потом — влекомый тол пою мешочников — вскочил в вагон ростовской электрички. Я не знал, куда и зачем я сду. Теперь мне все было безразлично. Отчавявшийся и бездомный, а чувствовал себя в тутике, в безвыходном положении. Устроиться на что. Оставалось одно: ддти сдаваться в милицию... И кто знает, возможно, я так баг и поступил, если бы не память. Сликом сильны и отчетливы были мои воспоминания о лагере, о тюремной больнице! Нет, возвращаться к этому я не мог, не хотел. Лучше уж подохнуть, — думал я, стоя в тесном, битком набитом тамбуре, — подохнуть под забором, под любым кустом, — где утолью, не только не в камере, а на воле.

В сущности, это была мысль о самоубийстве, еще не окрепшая, не вызревшая, но все же, вполне определенная

мысль!
Как это ни удивительно, окончательно созреть и оформиться ей помешал голоп.

Была суббота — базарный день. И люди, ехавшие со мною (это были, в основном, жители Новочеркасска и окрестных стании), спешля в Ростов, на «Привоз» — на центральный рынок. Все разговоры в вагоне велись о продуктах, о товарных ценах. И невольно прислушиваясь к ими, а тоже решил побывать на «Привозе». В конце концов, — подумал я, — подокнуть никогда не поздно. Это успеется. Самое главное сейчас — раздобыть еду!

Я долго в этот день мыкался по базару — приглядывался, ждал удобного случая... Случай, однако, не подворачивался; местные горгаши были люди опытные, зоркие, способные сами обмануть кого уголью.

У меня не хватало должной сноровки, а сознавал это! И не звал, что же мне делать дальше? Обессилее от напрасных трудов, я остановился, прислонясь к телеграфному столбу. Губы мои запеклись и потрескались, глаза щипало от пота. Скоозь зыбсую, застилающую взор пелену в видел край дошатого ларька, груду ящиков и мешков, а рядом с ними — красное распаренное лицо старуки, гортующей рыбными когластами.

— А вот, горяченькие, — монотонно выкликала она, — из налима, из чебака, из сомины! Без обману! На подсолнечном масле!

Товар старухи шел нарасхват. Карманы потертого ее жакета распухли от денег. Один из карманов, судя по всему, был прорван и деньги попали за подкладку; она провисла от тяжести, топорщилась, бросалась в глаза...

Кто-то легонько тронул меня сзади за рукав. Я обернулся и увидел худошавого паренька — курносого, с белыми бровями, с растрепанной челочкой, косо прикрывающей лоб.

Пасещь? — спросил он, подмигивая; он явно принимал

меня за своего. — Молотнуть хочешь, а?

В ту пору я еще плохо знал воровской жаргон; далеко не все понимал в нем. Но общий смысл этих слов уловить было, все-таки, можно.

И я сказал, стараясь выглядеть человеком бывалым, знаюшим лело:

 Молотнуть можно, конечно. Гроши приличные — сами в руки просятся... Давай — вместе, — быстро проговорил паренек. — хо-

чешь, а?

С этого момента, собственно говоря, и началась моя блатная биография.

21

### ПЕРВАЯ КРАЖА

Первая кража — как и первая любовь — событие особое, памятное, оставляющее в душе неизгладимый след. Потому он так прочно и врезался мне в память, давний этот июньский пень!

Я помню его превосходно, во всех подробностях. Помню, как новый мой приятель сказал шепотком:

Становись на отмазку... Отвлекай!

И я ответил в растерянности:

Как ее. собаку, отвлечешь?

 Ну. как. — Он дернул плечом. — Сам соображай. Поторгуйся, придерись к чему-нибудь... Только не тяни, не медли.

Он весь был - как на пружинах, озирался, дергался, говорил торопливо и глухо:

 Работа пустяковая — сделаем быстро! А потом встретимся на берегу, у затона, там, где вся кодла собирается... Спросишь Леньку-Хуторянина, тебе каждый покажет.

Я молча кивнул. Подошел к старухе вплотную. И небрежно спросил ее, поигрывая бровью:

Почем продаень, маманіа?

Червончик пара, — отозвалась она, — горяченькие, без обману...

— Без обману, говоришь? — прищурился я. — Все вы тут горазлы на слова. а сами тухлятиной торгуете!

Лицо ее перекосилось, брови гневно поднялись, глаза вышли из орбит.

— Это кто, — спросила она, подбоченясь, — это кто это тухлятиной торгует?

Она наступала на меня, захлебываясь, путалась в словах.
— Это я-то? Па ты... Тухлятиной? Па ты в своем ли уме?

Ах, ты...

Пока она бушевала парень с челочкой не дремал. Незаметно подкравшись к ней, зайдя со спины, он опустился на корточки. В руке его блеснула бритва... Все последующее произошло в онно мгновение.

Аккуратно, кончиками пальцев приподнял он полу старукипою жакета. Нашупал цветастую, отяченную деньгамя подкладку. Слегка оттянул ее книзу, примерился глазом. И стремительным, плавным движением полоснул по ней лезвием боитвы.

Й сейчас же на землю, в пыль, густо посыпались скомкан-

ные червонцы.

Откуда-то возник еще один паренек — смуглолицый, в клетчатой, сбитой на ухо кепочке. Присел рядом с Хуторянином и помог ему собрать рассыпанные деньги. Затем оба онж шмытнули за угол ларька.

Уходя, смуглолицый оглянулся, мигнул мне значительно. И указал ладонью куда-то вдаль. Проследив за направлением

его руки, я увидел голубую, мерцающую полоску воды. Ребята звали меня туда, к излучине Дона! Пора было смы-

ваться... Отмахиваясь от разъяренной торговки, я сказал примирительно:

 Ну, чего ты, старая, развопилась? Остынь. Я же ведь не о тебе лично говорю, я — вообще...

И отступил поспешно — окунулся в толпу.

Минуту спустя, когда я выбирался уже из рыбных рядов, послышался истошный, пронзительный бабий вопль. Торговка обнаружила пропажу и убивалась теперь, голосила на весь Привоз.

Боюсь, что я разочарую моралистов и блюстителей нравственности: никаких угрызений совести я в этот момент не испытывал — наоборот! Я был ожесточен, предельно озлоблен. Озлоблен на весь мир. На всех людей.

Меня никто не жалел, угрюмо думал я, никто, никогда! После того как умер отец, я ни от кого не видел добра — ни от близких мне людей, ни от чужих. Все они — дерьмо, все одинаковы! С какой стати я буду им сочувствовать? Проклятые, они заслуживают не жалости, а мести.

Так я размышлял, продираясь сквозь базарную толпу и потом, — шагал по берегу Дона. Я шел к блатным. Путь мой

был ясен: сама сульба указала мне его.

Я ступил на эту стезю случайно, но менять ее отныне не собирался! Единственное, что меня беспокоило — это предстоящее знакомство с «кодлой», с таинственным воровским миром. Как там отнесутся ко мне, как примут? Да и примут ли?

Я разыскал блатных довольно быстро; они размещались за бром, на пляже — на песчаной косе, омываемой мутной, радужной от мазута водою.

Кодла была в сборе! И выглядела она со стороны весьма мирно. Развалясь на песке, урки выпивали, закусывали, некоторые из них загорали, подставляя солицу расписные, татуированные плечи и животы. Иные сидели, собравшись в кружок; там шла игра, трешали карты, раздавались отрывистые, странные, похожие на заклинания слова: «Иду по кушу». « Не замствявай» « Четыее сбок» — ваших нет!»

Здесь же слонялись и женщины; очевидно, воровки. Или же проститутки. А может быть, просто подруги блатных.

Внезапно — из-за днища опрокинутой барки — выглянула

белесая, с растрепанной челочкой голова.
— Эй, ты, — крикнул Хуторянин. И свистнул в согнутый

палец. — Где это ты застрял? Или, давай, получай долю! Я приблизился к барке, и тотчас же у меня схватило от голода кишки, рот наполнился вязкой, тягучей слюной... Ре-

бята пировали!

На разостланной газете, у их ног, были навалены помидоры, куски колбасы, ноздреватые, крупные ломти хлеба. Лоснилась желтоватая тарань. Зыбко поблескивала початая бутылка водки.

— Я уж было подумал — тебя прихватили, — проговория Хуторянин, — смотрю: нету и нету... Так как — все нормально?

 Нормально, — усмехнулся я, вспоминая торговку перекошенное ее лицо, пронзительный, судорожный голос.

— Ну и лады, — сказал он, — отдыхай... Может, захмелиться хочешь?

И не дожидаясь ответа, быстро (он все делал быстро!) схватил бутылку, плеснул из нее в стакан. И широким жестом придвинул мне закуску.

Молча, благодарно принял я из рук его стакан водки. Выпил. Перевел дух. И хищно впился зубами в пахучую, нежно

похрустывающую горбушку.

Покуда я ел, ребята помалкивали, курили, затем один из них (тот, кто был в клетчатой кепочке) сказал — с едва уловимым акиентом:

Давай, дорогой, рассчитаемся.

Он пошуршал в кармане — достал оттуда пачку смятых червонцев. Разгладил их, разровнял. И сунул мне в ладонь.

Держи! Девять красненьких. Всем поровну — так?

—Так, — согласился я. И замолчал, посуровел, разглядывая замусоленные эти бумажки —первую блатную добычу, первый свой воровской гонорар.

— Это все, конечно, зола, — проговорил Хуторянин, посвоему расценив мою задумчивость, — но инчего! Курочка по зернышку... К вечеру пробежимся еще разок — и лады. Базар у нас здесь бога-а-тый.

Он выразительно щелкнул пальцами. И вдруг спросил, глядя на меня в упор:

Ты откудова залетел?

 Из Москвы, — ответил я, весь подобравшись внутренне, боясь хоть в чем-нибудь оплошать.

Чалиться где-нибудь приходилось?

 Конечно, — сказал я. Слово «чалиться» было мне знакомо, означало оно — сидеть, быть в тюрьме... Я запомнил его давно и накрепко.

—Где же ты побывал?

- Да почти везде, процедил я, лениво оттопыривая губу. — В Бутырках, на Красной Пресне.
- Я тоже в Москве подзасекся разок, протяжливо и гортанно сказал смуглолицый, только я не на Пресне был, а в Таганке... Знаешь Таганку?

Знаю, — соврал я, — тюрьма знаменитая.

Ну, давай знакомиться!

Он протянул растопыренную, раскрытую для пожатия пятерню. Представился:

Кинто.

И посмотрел на меня выжидательно.

И вот, в тот самый момент, когда я уже готовился пожать ему руку и мысленно, наспех подыскивал собственное свое прозвище (хотелось назваться как-нибудь позамысловатей, поблатней), откуда-то сбоку прозвучал шепелявый, медленный, странно знакомый голос:

—Чума, ты, что ль? Вот не ожидал!

Я полнял голову — и увилел Гундосого.

#### 22

## СЫН БОСЯКА — ЭТО КРАСИВО!

Первым моим чувством было смятение. Встреча с давним этим врагом не сулила мне ничего хорошего...

Кривя в ухмылочке мокрые свои губы, Гундосый спросил:

— Ты что, Чума, тут делаешь?

—Сам видишь, — сказал я, — выпиваем...

— Ну так пойдем со мной, — заявил он, — выпьем еще! И, кстати, потолкуем. Как-никак, давние знакомые.

Я медленно встал и побрел за ним, увязая в раскаленном песке. Тон его озапачил меня. В нем не чувствовалось прежне-

то высокомерия; слова звучали мягко, почти дружелюбно.

Что-то тут не так, — лихорадочно соображал я, — что-то за всем этим кроется... Непонятно только — что?

- Когда мы отошли, он сказал, искоса оглядывая меня:

   К шпане, значит, прибился? Блатную жизнь полюбил?
  За-а-абавно!
- —Так уж вышло. Я пожал плечами. Такая выпала каота... И пеоеигрывать поздно.
  - И... не страшно? поинтересовался он.
  - А чего бояться-то? беспечно ответил я.
- Ну, как же! Наша жизнь не мед. Нет, не мед. Всякое бывает
  - Ерунда, отмахнулся я. Ты же знаешь, я не из

пугливых. Помнишь ту ночь —на Красной Пресне?
Мгновенная судорога передернула его лицо. Верхняя рас-

міновенная судорога передернула его лицо, верхняя рассеченная губа дрогчула и приподнялась, придавая ему сходство с каким-то мелким зверьком.

— Слушай, — сказал он, — к чему ворошить старое?

Он подался ко мне — придвинулся вплотную:

— Ты вот что... Хочещь со мной пружить? Хочещь, чтоб я

тебе помог?
— Что-о-о? — я даже попятился, удивленный. — Дру-

жить?

Я ожидал всего что угодно — но только не этого! И колеблясь, томясь, опасаясь подвоха, спросил Гундосого:

—Это... серьезно?

Конечно, — ответил он, — тут, милок, не до шуток.
 Если желаешь — помогу! Замолвлю за тебя слово. Блатные пока ничего про тебя не знают. Но могут ведь и узнать! А тогда — сам понимаешь...

И выдержав паузу, померцав глазами:

- Так как? повторил, хочешь?
- Ну, ясно, сказал я, еще бы! Только ты объясни: чего ты сам-то хочешь?
- Дело простое, с натутой выговорил он. Про тот случай —на Пресне —забудь! Не поминай ни единым словом. Нигде, ни с кем, понял?
- Понял, сказал я, не в силах скрыть торжествующей улыбки.

Вот, значит, как все обернулось! Любопытные сюрпризы иногда устраивает судьба. Гундосый утанл от ребят давнюю ту историю с надзирателем — и оказался теперь в моих руках. Наши шансы, таким образом, уравнялись. И неизвестно еще, кто кого долже отныте богаться по-настоящему!

Что-то в моем лице не понравилось ему, вероятно — улыбка. Очень уж она была откровенной! И он сказал, угрожающе понизив голос:

Имей в виду, Чума! Начнешь трепаться — будет плохо.

Наживещь беду.
— И ты — тоже, — ответил я міновенно. И добавил с

- острым, мстительным удовольствием: Имей в виду, Гундосый! Блатные ничего пока не знают. Но могут ведь и узнать! А тогда — сам понимаешь...
- Н-ну, что ж. Он насупился, сильно потянул воздух сквозь сцепленные зубы. — В конце концов, погорим оба... Какой с этого прок? Что ты здесь выгадаешь?
  - Да в общем-то ничего, признался я.
  - Тогда порешим по-доброму?
  - Ладно, сказал я, порешим...
  - Ну вот и порядок!

Гундосый выплюнул изжеванный окурок. Утер рот ла-

донью. Затем сказал, пришептывая и мигая:

— Теперь и в самом деле пора выпить! Только не здесь. Жара, пылица... Вот что... — Он хлолинул меня по плечу. — Пошли на малину! Кстати, познакомлю тебя кое с кем... На всякий случай, давай договоримся заранее: ты из вороксисмы. Вырос в притоне. Мать — шлюка. Отец — босяк, из старорежимных, из тех, кого раньше называли «серыми». Согласен?

 Господи, — сказал я, — ты прямо как в воду смотрел; почти все совпадает! Отец когда-то и в самом деле босяковал здесь, был самым настоящим «серым».

 Тем лучше, — подмигнул Гундосый, — Сын босяка это красиво! Это звучит!

Воровская малина помещалась на одной из глухих окраинных улиц — в подвале углового двухэтажного здания.

В полутемном этом подвале было прохладно и душно. Синими полосами стлался нал головами густой табачный лым. Прерывисто тенькала гитара, и женский голос пел с хрипотпой:

> Ты не стой на льду — лед провалится. He люби вора — вор завалится. Воп завалится, будет налиться. Передачу носить не понравится.

Хихикая и потирая ладони, Гундосый сказал:

Гужуются урки!

- И потащил меня к столу. Там сидело двое: грузный немолодой уже мужчина в усах и пестрой ковбойке и другой долговязый, сутулый, с длинным лицом, с уныло поджатыми губами.
  - Привет, Казак. сказал Гундосый. когда приехал?
- Утром. отозвался человек в ковбойке. с тбилисским, десятичасовым.

— Сделали дело?

Да не совсем, — поморщился он.

И тут же спросил, коротко кивнув в мою сторону:

— Řто?

 Залетный, — поспешил объяснить Гундосый. — Я его знаю — всю его породу... Честная семья, истинно воровская!

Склонившись к Казаку, он что-то сказал негромко. Слов я не уловил: гитарист в этот момент взял новый аккора — тронул басы. Под низкими сводами подвала поплыла протяжная мелодия «цыганочки». И тот же сипловатый голос завел затянул:

> Миленький не надо, родненький не надо. Ой, как неудобно — в первый раз! Прямо на диване, с грязными ногами, Маменька узнает — трепки даст.

Плавное течение мелодии внезапно пресеклось, сменилось упругими плясовыми ритмами. Рокот гитары стал суше и звончей. И мгновенно в песню включился новый голос мужской:

> Я не буду, я не стану, Я не вырос, не достану...

Гитара смолкла на миг. Еле слышно дрогнула одинокая струна. И в звенящей этой тишине призывно и отчетливо отозвалась женщина:

> Врешь, ты будешь! Врешь, ты станешь! Я нагнусь — а ты достанешь.

— Делай, Марго, — закричали из угла, — давай, Королева! Огня больше, огня... Топни ножкой!

ва: Отях ольвые, отях... Топни ножкоя:

Стремительно зазвучали струны, грянула и рассыпалась
дробь каблуков. Там в углу началась беспорядочная пляска...

Малина гуляла! Она полна была адского веселья, угара и гро-

кота.
Разворошив седоватые свои усы, Казак вложил в рот два пальца, пригнулся, багровея. И тотчас комната отласилась ре-

жущим, разбойничьим свистом. Сутуловатый и тощий его собеседник (он был весьма мет-

ко прозван Соломой) сказал с укоризной:

Что с тобой, друг мой? — Й отодвинулся, потирая ухо.
 Ты не на Большой Грузинской дороге. Ты — в обществе.

Уймись!

Казак вытер пальцы о рубашку, сказал, покряхтывая:

Вот ведь, что делает, чертова баба! Разве удержишься?
 Да-а, — проговорил кто-то за моим плечом, — хорошо поет Королева. Только вот хрипит — это зря...

 Ну, не скажи, — возразил Солома. — В этом тоже свой смак имеется. Вся заграница так хрипит. Весь Запад.

—Какая еще заграница? — прищурился Казак. — откуда

— какая еще заграница: — прищурился казак, — откуда ты ее выдумал? Ох, любишь ты, Солома, треп разводить! — Постой, постой, — сказал Солома. — Поч-чему —

треп? Я говорю, как человек искусства. — Он поднял палец. — Как старый онанист и ценитель Есенина!

Пока шел этот разговор, Гундосый исчез куда-то и вскоре явился, нагруженный свертками и бутылками. Водрузил все на стол. И потянул меня за рукав:

Садись, Чума! Выпьем — за все хорошее...

Когда мы приняли по первой порции, Солома поворотился ко мне и медленно спросил, крутя в пальцах стакан:

Чем промышляешь, малыш?
Да по-разному, — замялся я.

— С кем партнируещь?

С Хуторянином и с Кинто.

Ага, — сказал он одобрительно, — эти годятся. В люди

выходят, правила чтут... Что ж, малыш, желаю удачи!

Потом к столу подошла Марго — черноволосая, с мощной, туго обтянутой грудью. Уселась подле меня. Закинула ногу на ногу. Сцепила пальцы на поднятом, заголенном колене.

 Что-то я, мальчики, усталая нынче, — сказала она, потягиваясь всем своим крупным телом. — Хотя, конечно...
 Вторые сутки глаз не смыкаю...

Много работаешь, — ухмыльнулся Гундосый.

— Да уж, известное дело, — равнодушно ответила Королева, — немало. А как же иначе?

Й подрожав ресницами — обведя взглядом стол — она легонько толкнула меня локтем:

Налей-ка водочки, кучерявый.

От выпитого, от усталости, от всех треволнений безумного этого дня меня как-то быстро сморило. Безмерная сонливость овладела мною. Навалясь на край стола, я опустил голову и запремал незаметно.

Какое-то время еще слышался топот, звон посуды, гул голосов. Изредка — и словно бы издалека — просачивались

сквозь шум невнятные фразы:

«В Тбилиси, ребята, дело тухлое».

«Я как старый онанист и ценитель Есенина...»

«Ты с чего это хрипишь, Марго? С перепоя или от сифилю-

Потом все спуталось, слилось, подернулось вязкою пеле-

Последнее, что мне запомнилось, было круглое, облитое загаром колено Марго, раскачивающееся в двух сантиметрах от моего лица.

Так я вошел в блатное общество!

Приняли меня здесь вполне благосклонно (сын босяка это красиво!) и с холу зачислили в разряд «пацанов» — так на жаргоне именуется молодежь, еще не обретшая мастерства и не достигшая подобающего положения.

По сути дела «пацан» — то же самос, что и комсомолец. Перейти из этой категории в другую, высшую, не так-то просто. Необходимо иметь определенный стаж, незапятнанную репутацию, а также рекомендации от взрослых урок.

Процедура «возведения в закон» ничем почти не отличается от стандартных правил приема в партию... Происходит это, как водится, на общем собрании (на толковище). Представший перед обществом «пацан» рассказывает вкратце свою биографию, перечисляет всевояможные дела и-подвиги, причме каждое из этих дел подвергается коллективному обсуждению. И если блатные сходятся в оценке и оценка эта положительна — поднимается кто-нибудь из авторитетных урок, из членов ЦК. И завершает толковище ритуальной фразой:

Смотрите, урки, хорошо смотрите! Помните — приго-

вор обжалованию не подлежит.

Впоследствии это произошло и со мной (на Кавказе, в городе Грозном — среди местных майданников). Однако, прежед чем я стал законным уголовником, мне пришлось немало поколесить по югу страны...

Самой важной для меня проблемой в ту пору был выбор

ремесла. Выбор должной профессии.

23

#### ЗАКОНЫ РЕМЕСЛА

Влатных профессий, в принципе, множество — им несть члена. Но если попробовать все же классифицировать их нетрудню выделить из общей массы три самых основых вида краж: квартирную, карманную и железнодорожную. В классический этот перечень вкодит также валом сейфов и касс.

Начал я, как вам уже известно, с карманной кражи. И

потому она стоит в моем списке первой.

Па и вообще, по воровским понятиям, дело это — не из последних, отнюдь нет. Непросвещенные простачки считают карманное ремесло пустячным и незначительным, они исходят здесь из конечного результата... Результат — в каждом отдельном случае — действительно, невелик. Тем не менее в блатной среде ценится не столько этот результат, сколько само искусством от

Карманники — по сути дела — блатная богема! Зарабатывают они не шибко много, зато их деятельность (в отличие от всякой иной) требует особой сноровки, редкостной изощрен-

мости и поистине артистического чутья.

Пошатавшись по ростовским малинам, я узнал немало талантливых ширмачей. Название это — как считают многие мроискодит от слова еширма. Дело в том, что залезать в чужой карман без прикрытия, без ширмы, — невозможно, слишком рискованно. Карманник ведь орудует средь бела дня, на глазах у людей. Таким защитным прикрытием может служить, в принципе, что угодно: фуражка, платок, газетный лист. Некоторые, правда, обходятся безо всяких этих атрибутов, работают просто заслоняя олну руку другой. Но как бы то ни было, ширма меобходима любому!

Нахичеванский карманник Козел пользовался, например, журалом «Коммунист». Причем складывал и держал его таким образом, чтобы виден был заголовом. В строгом полувоенном защитного цвета кителе, в квадратных очках (с простыми оконными стеклами) и со свежим номером журнала в руках, Козел производил на публику довольно внушительное впечатление. Всем своим обликом он напоминал секретаря раккома партии. И в итоге, действовал на редкость успецию.

Промышлял он, в основном, в магазинах и кинотеатрах; «рабочий час» его был, таким образом, поздний.

Зато те, кто связан был с трамваями, автобусами или метро, выезжали на дело по утрам, спозаранку, и затем — на исколе пня

последия вагонных ширмачей были, между прочим, три воровки — Мымра, Шушера и просто Варька. Они ездили вместе. Рабога их отличалась некоторым своеобразием. Традиционную «ширму» заменяла здесь грандиозная Варькина задин-

Наметив в трамвайной толкучке подходящего фрайера (как правило, солидного, в возрасте, но — не слишком старогот)), Варька подступала к нему вплотную, поворачивалась тылом и начинала активно прижиматься к нему, тереться... Так она трудилась до тех пор, пожуда жертва ее не ослабевала окончательно и не впадала в беспамятство.

Тем временем Мымра и Шушера — обе тощие, жилистые, шустрые, как мыши, — деловито и тщательно обшаривалы карманы ошалевшего пассажира.

Скульптурное это Варькино украшение пользовалось среди местного ворья популярностью. О нем даже пелось в частушках! Впоследствии украшение это послужило е и в другом сугубо личном плане... Но — не будем отвлекаться. Продолжи маш перечень.

должим наш перечения. К числу прославленных на Юге карманников следует также отнести и виртуозного вора Левку Жида. Мастер этот был превосходный! С поразительной легко-

Мастер этот был превосходный! С поразительной легкостью и быстротой он мог счять с кого учольо часы, отстензуть золотые запонки, вскрыть на ходу любую дамскую сумочку. Работая, он походил на фокусника, на циркового иллюзионяста. Да, в сущности, он и был таковым! И все же срывы м неудачи — неизбежные в любом деле — случались и у него. В такие моменты Жид говорил мне с грустью:

— Опять пустой номер вышел... Что поделаешь — не везет! Все время какое-то хамье попадается. Эх, сейчас бы мне богатого спекулянта! Или шпиона. Самого завалящего... Обожаю шпионов!

И побавлял, лениво посасывая сигаретку:

— В нашем деле что плохо? Часто гореть приходится... То по шее дадут, то возолокут в отделение. Потому в и мечтаю о шпионах — с ними легко! Милицию они не любят так же, как и мм. И вообще — люди тихие, запуганные, тележного скрипа боятся... Но между прочим — всегда при деньгах! — Тут он жмурился и вадыхал тягуче. — Илеальные клиенты. Только гем их сыхсать? Как встоетчть?

Я понимал: он шутит, кривляется. Но все же в болтовие от мислась одна дельная мислъ: карманным ворам действительно «горетъ» приходилось вссьма часто. Их беспрерывно то били по шес, то волокли в отделение; это как бы входило в издержки ремесла. И конечно же, не могло мне поправиться!

Тем более что чаще всего попадала в передряги базарная шпана — та самая, с которой я как раз и был непосредственно связан.

Стоило вору заловиться — и сразу же его окружала вопящая, бушующая, остервенелая толпа... И насмотревшись на все это, я решил подыскать себе ремесло потише, поскромней.

Вскоре я переметнулся к «слесарям» — к тем, кто промышляет квартирными кражами.

мышляст кваргирными кражами.
Здесь у меня сразу нашелся покровитель; это был Казак —
тот самый вислоусый и грузный мужчина, с которым я познакомился в заведении Королевы Марго.

Казак работал солидно, «по наводке»; брал только те квартиры, о которых все было известно заранес... Наводчиков у него было множество; в категорию эту входили разного рода рабочие, занимающисся мелким ремонтом — водопроводчин, столяры, электромонтеры, стекольшики. Посточно бывав в домах — подолгу застревая там, каждый из них легко могоценить обстановку, узнать привычки хозясв и распорядок их дня.

Имелись среди наводчиков также и дворники, и кухарки. Особенно ценил Казак кухаркиных детей — страдающих комплексом неполноценности и жаждущих роскошной жизни. Одного из них он вербовал при мне. Встреча состоялась в ресторане. Казак выставил обильное угощение. Здесь был коньяк, фрукты, икра, шипящий нарзан и пахучий шашлык.

Представший перед нами юнец — узкоплечий, прышеватый, с огромыми кадыком и женскими локонами — наряжен был в длинный (слишком длинный) пиджак и узкие (слишком узкие) броки. Броки были перешиты — это бросалось в глаза. Причем он явно зауживал их сам — неумело, адяповато, неровными стежками.

Он присел к нашему столу, сказал «хелло!» Бойко плеснул коньяк в рюмку и поднял ее, разглядывая на свет. И было видно, что он уже пьян — пьян заранее, от одного вида ресторана, от блеска зеокал. Цветов, сервировки.

Потом мы толковали о деле. Хозяев, у которых его мать работала, хлыш этот ненавидел, мать же свою — презирал. Он охотно представил Казаку все необходимые сведения.

— Самая лучшая пора, — заявил он, — воскресенье. Хозяева, будь они прокляты, уезжают на дачу. А мать по вечерам иногда идет в кино. Чтобы все получилось наверняка — я сам ее потащу туда. Уговорю! Не отвертится!

Затем он потребовал задаток. И получил его сразу же.

Казак вообще платил наводчикам щедро. И не зря. Все его расходы обычно окупались с лихвою!

В сущности, он работал почти наверняка. Фирма его была поставлена на широкую ногу. Вместе с планом очередной квартиры он получал также и слепки со всех ее замков. Среди ворья такими удобствами пользовались немногие.

<sup>2</sup> Гораздо более типичным был обыкновенный «скачок» — так называется кража, совершаемая наугад, случайно, по влохновению.

Объектом взлома в этих обстоятельствах может быть любая запертая дверь!

Здесь требуются специальные инструменты — стамеска, коллекция ключей и отмячек, а также стальной, небольшого размера ломик, ласково именуемый «фомкой».

Ломик этот — изобретение древнее, и распространен он везде — во всех цивилизованных странах... Для взлома он пристособлен идеально! Один его консц остро отточен (в случае надобности он заменяет долого), другой — изонтут и радноен и предащен таким образом в гоздолер; сделано это для того, чтобы срывать «серыть» — висячие замки — и отжимать дверные створки.

Весь этот слесарный набор ( вот откуда общее название ремесла!) весьма тяжел и громоздок; прятать его надо умеючи. Довольно забавно в этом смысле поступал пожилой, благо-

образного вида «слесарь» по кличке Гроссмейстер. Он укладывал инструмент в пустую шахматную доску. И спокойно шествовал с ней, не возбуждая ни в ком ни малейших подозрений.

Скокари этого типа работают преимущественно днем. Есть, кроме того, и ночные; практика у них иная. Обильный слесарный инвентарь им е надобен, — от него мало проку. (Двери, запертые изнутри на засовы и цепи, в принципе, непиступны.)

В дома по ночам проникают, как правило, через окна. Плавняя-проблема здесь — не замок, а стекло. Его обычно режут алмазом. Но способ этот не лучший. Врезаясь в стекло, длямаз визкачи и скремент... Горазло удобнее поэтому не резать, а выдавливать стекло, предварительно налегия на него бумату, смазанную клем. (Делается это для того, чтобы не сыпались и не звенели осколки.) Взамен клея можно — с таким же успеком — применять любой литикий состав. З знал забавного пария по кличке Морда, который употреблял для этой цели ме или вишневое варенье.

Всякий раз, выходя по ночам на промысел, он прихватывал с собою баночку с вареньем; без сладостей Морда не работал!

тал:
Он вообще был изрядный гурман, любил полакомиться **я** постоянно что-то жевал. Я вижу его, как сейчас; вижу низкий, заросший его лоб, оттопыренные уши, тяжелые, медленно ляигающиеся челюсти.

Несмотря на устращающую эту внешнюсть и поразительную, непомерную физическую силу, Морда был парнем на редкость покладистым, компанейским, каким-то даже тихим.

Силу свою он применял крайне редко; он словно бы сам побаивался ее...

Помнится, мы куда-то ехали с ним в пригородном, битком набитом автобусе. Давка была отчаянная. Я задыхался, обливался полом. Внимательно посмотоев на меня. Могда спросил:

- Жарко?
- Душно, пробормотал я, воздуха нет. Нечем дымать.
  - Ничего, сказал он, сейчас вздохнешь! Случилось это на остановке. Морда крякнул, поднатужил-

ся. Сильно нажал на толпу. И выдавил ее из дверей автобуса, буквально так, как выдавливают из тюбика зубную пасту.

Где-то рядом вскрикнула и запричитала женщина, и тогда он проговорил сокрушенно:

Опять что-то не то вышло... Переборщил.

Мне было искренне жаль, когда его арестовали. Погорел он глупо. Снова переборщил. И на сей раз — весьма серьезно!

Подвела его, в сущности, все та же пагубная тяга к сластям. Проникнув ночью в большую коммунальную квартиру, Морда по привычке заглянул на кухню (такого случая он не упускал никогда!) и, обнаружив там халву, застрял, увлекся, забыл обо всем.

Он стоял, держа в руках жестяную килограммовую банку, ковырялся в ней и сладко урчал. В этот момент в дверях кухни появился человек — босой, растрепанный, с белыми от ужаса глазами. С минуту он молча смотрел на вора. Затем воскликнул шепотом:

— Руки вверх!

Почему ему пришли на ум именно эти слова? Никакого оружия он при себе не имел, был наг и беспомощен. Произнеси он любую другую фразу — и все бы наверняка обощлось благополучно.

Морда действовал машинально, не задумываясь. Реакция его была стремительной, сила удара — страшной. Отступив к окну, он швырнул в противника халвою — попал ему в лоб и убил его.

Грохот рухнувшего тела разбудил остальных жильцов: квартира наполнилась воплями и панической сустою.

Тотчас же во дворе заверещал свисток дворника; ему откликнулись другие. И когда Морда выбрался, наконец, из окошка (оно нахолилось на втором этаже), его уже внизу полжилали.

Существует и еще одна особая разновидность взломщиков; зовутся они «тяжеловесами» и занимаются не квартирами, а магазинами.

Занятие это и впрямь тяжелое, исполненное многих сложностей и большого риска. Крупные магазины (особенно меховые и ювелирные) охраняются весьма тшательно, находятся под неусыпным надзором милиции.

Витрины и двери здесь защищены надежно; забраны решетками, снабжены хитроумной сигнализацией. Преодолеть это нелегко, непросто. Но все-таки можно! Я знал немало мастеров, которые умели проникать сквозь любые стены... Один из них (старый эстонец по кличке Каменщик) так буквально и поступал: продалбливал в каменной кладке аккуратную круглую дыру и уносил через нее все, что было ему нужно.

А нужны ему были меха! И за годы своей работы он добыл

их во множестве.

Между прочим, стиль его долгое время приводил в растерянность криминалистов; они никак не могли понять, с кем имеют дело, — с матерым, опытным профессионалом или со случайным любителем — штукарем?

Льбой уголовник стремится замести свои следы; этот же, наоборот, оставлял их. Оставлял постоянно. Всякий раз на месте преступления — у пробитой в стене двры — следователи находили орудия, которыми Каменщик гользовался, а также пустые бутылки из-под рислинга и бумажки, в которые он заворачивал еду.

Каменщик делал это сознательно; он как бы бросал вызов милиции, издевался над ней. Нагло демонстрировал свой «почерк», свою манеру и предлагал: «Ищите!»

Многие урки осуждали его, называли пижоном. «С уголовным розыском шутки шутить нельзя», —говорили ему. И не зря говорили!

Криминалисты сообразили в конце концов, что имеют дело не с новичком (слишком уж ловко он работает!) Приняли вызов. И проявив усердие, собрали немало улик.

Сделать это было им, в общем, нетрудно. Бутылки из-под рислинга, например, свидетельствовали о том, что преступник — человек не русский (какой русский станет употреблять вместо крепких напитков эту кнелэтину — да еще в ночные забкие часк?!) Постоянство привычек указывало на преклонный возраст. Отпечатки подошв позволяли начерно определить его рост, а диаметр пробиваемых отверстий — всетда один и тот же — ширину плеч. Судя по табачному пеплу, вор курал тробку и употреблял «Золотое очно».

Все эти, а также многие другие приметы помогли сыщикам воссоздать его облик. Пришла в движение вся гигантская милицейская машина. И вскоре Каменщик оказался за решеткой.

Взят он был все же не с поличным, а по подозрению — на основании одних только примет. Самой главной, необходимой для суда улики не было... И вероятно, он мог бы еще отвертеться, если бы не его любовница.

Последняя похищенная им партия меховых шуб хранилась у нес. И вот, вместо того, чтобы передать говар «барыгам», — скупщикам краденого, — вздорняя эта баба решила сама заняться торговлей. Поскупилась, не захотела ин с кем делиться барышами! Выполала на черный рынок — и немедленно была задержана властями.

Так пресеклась карьера знаменитого тяжеловеса!

В обшем-то, все такие карьеры оканчивались достаточно скверно. Уногда конец их был полстине трагическим...

Мне довелось познакомиться на Кавказе с тремя ребятами, специальностью которых были ювелирные магазины. Дела свои они обделывали аккуратно и точно и даже, я бы сказал, изящно.

Особенно интересной была последняя их работа.

Через сведущих лиц ребята узнали о том, что в один из городских магазинов завезена крупная партия золотых изделий и дамских брошек с драгоценными каменьями. Было решено эти ценности взять.

Задача им досталась нелегкая. Магазин находился в центре города, в людном месте. С одной стороны к нему примыкала почта, с другой —ресторан. С наступлением сумерек здесь выставлялся милицейский пост. О ночной работе поэтому речи быть не могло. Да и о дневной, в принципе, тоже...

Оставался вооруженный налет. Но дело это было чересчур опасным; за углом, в соседнем переулке, помещалось район-

ное отделение милиции.

Да и вообще, специалисты эти (двое молодых армян и мингрельский еврей) были люди культурные, не любящие грубости, избегающие всякого шума.

И они решили свою задачу — решили ее весьма остроум-

В середине дня, согласно общему правилу, ювелирный магазин закрывался на обед. Продавцы запирали дверь, опечатывали ее (навешивали на замок сургучную пломбу) и отправлялись в кафе напротив — на другую сторону улицы.

Защитная сигнализация днем не действовала, однако продавцов это мало заботило; они могли спокойно отдыхать и

закусывать, наблюдая за своим магазином через окно.

Однажды перед кафе остановилась огромная грузовая маостановилась — и напрокь загородила собой окно. Случилась, очевидно, непредвиденная поломка. Чертыхась, шофер вылез из кабины и начал копаться в моторе. Копался он так минут двадиать.

Наконец мотор заработал. Гремя и лязгая, мащина отошла. Взорам людей открылась улица, дом напротив, дверь магазина... И все увидели, что дверь эта — без пломбы!

Двадцати минут вполне хватило для взломщиков; у них все было продумано и учтено заранее. Одетые в синие халаты гламс же, как у продавнов), они вышли из ресторана, легко открыли магазинную дверь. Уложили золото и брошки в простые хозяйственные сумки. Безбоязненно вынесли их наружу и, погрузившись в машину, скрылись.

Добра было украдено много — на огромную сумму! Однако воспользоваться им ребята не смогли.

История эта путаная, мрачная... Известно только, что машину их (угнанный со стройки самосвал) сутки спустя об-

наружили за городом, на развилке пути. А в пяти километрах от этого места — в лесу, на заброшенной даче — погоня нашла их трупы.

Все они, включая шофера, были убиты выстрелами в упор. Кто их перестрелял там? Куда подевалась добыча? Это и по-

ныне остается неясным.

Предположение о том, что они прикончили друг друга в сосре — во врема дележа, — представляется сомительным. Не такой это был нарад. Кроме того, на даче не было заметно инжаких следов борьбы на случае ссоры без этого бы не обошлось!) Тругив располагались возле стола, на котором мирно покомлась бутылка конькак, стояли недопитые стакаки.

Был, несомненно, кто-то еще. Кто-то, появившийся неожиданно, тут же расправившийся с ними и безнаказанно

унесший драгоценные сумки.

Некоторые блатные высказывали вполне резонную мысль, что сделать это могли сами милиционеры — те, кто участвовал в поточе.

Первыми набрели на лесную дачу трое местных легавых грузин. Вот они-то, вероятно, и постарались. Отобрав у ребят похишенное добро, увидев, какую ценность оно представляет, легавые решили присвоить его себе. А для этого им в перамочеры, необходимо было ликвидировать самих похитителей. Дело, таким образом, безнадежно запутывалось, концы уходили в воду.

Что ж, возможно, так оно все и произошло. А может, **ж** нет, кто знает? Преступная жизнь темна; в практике взломщиков случается всякое... И поразмыслив, я понял: эта профессия — не для меня.

Если работа карманников связана со скандалами и публичным срамом, то «слесарное» ремесло слишком уж часто пакнет кровью.

24

## ВЫБОР СДЕЛАН

Исполненный сомнений и маяты, я однажды встретился с Соломой. (Старый этот «ценитель Есенина» был, между прочим, известным медвежатником — специалистом по сейфам.) Мы разговорились. И я небрежно, как бы в шутку, высказал желание войти к нему в ученики... Он усмехнулся в ответ.

Затем сказал, прихлебывая пиво:

 Что ж, если нравится — ради Бога. Только имей в виду. малыш: занятие наше непростое. Учиться надо долго. Я, например, начинал еще при покойном Маркелыче — слышал о нем? Строгий был старик, царство ему небесное, ох, строгий. Большой мастер! Он меня восемь лет вот так держал. — Солома с хрустом стиснул костлявый свой кулак. - К самостоятельной работе не допускал ни в какую. Восемь лет! Приучайся, говорил, постигай. Я тебя, говорил, в инженеры готовлю. И прав был, конечно! Сейфы колупать, мой милый, это не на базаре вертеться.

И взглянув на увядшее, вытянувшееся мое лицо, добавия

добродущно:

 Так что полумай, малыш, пораскинь мозгами. Если подойдет это дело - скажешь! Толковый пацан мне, в общем, нужен.

Нет, дело это явно не подходило мне; восемь лет учебы равнялось, по существу, двум институтским курсам. - Слишком долго. — заявил я с огорчением. — слишком хлопотно! Затратить все эти годы на ремесло, а потом, в один день, погореть, попасть за решетку...

 Да-а-а, — протянул он задумчиво. — Медвежатников, кстати, не шалят, лают им полную катушку. Только что ж об

этом... Такая наша жизнь. Сейчас мы с тобой пивком наслажлаемся, природой дышим, а завтра — в любой момент — небо в крупную клетку увидим.

И он, вздохнув, процитировал есенинские строки:

Затаилась Русь в Мордве и Чуди, Нипочем ей страх. И идут по той дороге люди, Люди в кандалах.

Все они убийны или воры...

Мы сидели в привокзальном скверике, в холодке — в темистом и замусоренном пивном павильоне. Был полдень — тихий час. Посетителей в пивной почти не было, только за дальним столиком, в углу, копошилась компания калек, нищенствующих в здешнем районе. Багровые лица монстров мелькали там; перекошенные пасти, пустые глазные впадины, провалившиеся носы и покрытые струпьями щеки.

Нишие играли в кости, пили и сквернословили.

 Вот кто промышляет почти без риска. — покосившись. на них, пробормотал Солома.

 У вих ведь и промысел такой, — сказал я, — нишевский.

 Да нет, — возразил Солома, — они не только просят, они иногда и сами берут. И как еще берут-то! А на суде въм всегда снисхождение; инвалиды, мол, страдальцы, гером войны...

Калеки загомонили вдруг, задвигались. И, гремя костыля-

ми, потянулись гурьбою к выходу.

Задержавшись у нашеро столика, один из них — горбатый, инзенький, с темным старушечым лицом — почтительно окликнул медрежатника. Оно очем-то потоворили быстро; перекинулись невнятными фразами. Смысл я почти не уловил понял только, что оче видет о какой-то конторе, о плане помешения. следанном нициям по посъсбе Соломы.

Зайди на Богатьяновскую, к Генеральше, — уходя, ска-

зал Горбун, - все там лежит, тебя дожидается.

Но имей в виду, —Солома поднял палец. — Главное — точность!

- Да уж будь покоен, проговорил, подмигивая, Горбун. И в этот миг он почему-то напомнил мне ведьму, которую я видал когда-то в армии, в глуши Полесских лесов.
- Жутковатый тип, сказал я, провожая его взглядом.
   Этот еще ничего, заметил Солома, этот миляга. А
  вот у него приятель был так он, в прошлом году, на весь

Ростов прогремел. Мокрым делом занимался! Подлавливал по

ночам пьяных и душил их бинтами.

Я уже слышал про этого душителя, но неотчетливо, вскользь. И теперь попросил Солому рассказать о нем поподробнее... Беселе нашей, однако, помещал Гунлосый.

Он явился загорелый, обветренный, пропыленный только что с поезда! По обыкновению суетясь и мелко хихикая, сообщил, что приехал из Ташкента, что собирается теперь на Кавказ...

 Начинается курортный сезон, — пояснил он, — для майданников — самая золотая пора! Самая урожайная!

Он шумно высосал пиво из кружки. Отдулся медленно.

Слизнул пену с губ. И затем, уставясь на меня: — Слушай, Чума, — сказал, — едем со мной, а? Посмотришь, как майданники кимут. Я давно хогел тебе предложить. Ну что ты на своем базаре видишь? Толкучка, грязь, суета... Скучко, старик! А у нас житука всселая. Все время — на колесах, в доросте. Завтракаем в Ташкенте, ужинаем в Баку.

колесах, в дороге. Завтракаем в гашкенте, ужинаем в раку. Дорожная эта поездная жизнь показалась мне заманчивой: она пахла романтикой и новизной.

Мы ударили по рукам и договорились о точной дате отъезда. Гундосый подозвал официанта — заказал еще пива и по сто пятьдесят граммов водки на каждого. Мы дружно сдвинули стопки. Затем Солома сказал, потягиваясь и поправлям узел галстука:

Пойдемте-ка, ребятки, на воздух! Надоело мне в этом

гадюшнике...

Весь этот день и вечер мы провели вместе; шатались по городу и пяли еще. Потом (уже в сумерках, накануне ночи) отправились на Богатьяновскую — к Генеральше.

В каждом крупном городе страны имеется блатной райом — свое «дно».

В Тбилиси, например, это Авлабар; в Одессе — Пересыпь и Молдаванка; в Киеве —Подол; в Москве — Сокольники и Марьина Роша... Средоточием ростовского преступного мира является — с незапамятных времен — нахичеванское предме-

стье, а также, Богатьяновская улица.

Улица это знаменитав! Издавна и прочно угнеадились тут проститутем, мощениким, спекулятня. Тут нахощится полпольмая биржа, черный рынок. И мало ли еще что находится вы экзотической этой улище! Она исполнена свееобразного колорита и овезна двеендами. О ней сложено немало забавных частущем и песен. «На Богатьзновской открылася пивная, сообщается в одной из таких песен, — где собиралася компаниях блатная. Тре были двеомих марусь, Рита, Раз. И с ними Костя, Костя-шмаравоз». (Шмара — по блатному — своя баба».

Блатные компании собираются здесь во множестве! Для этой цели существует — помимо пивных — немало укромных мест; всякого рода ночлежки, потайные притоны и ямы.

«Ямами» называются дома, где орудуют скупщики краденого — «барыги». Есть у этих скупщиков и другое, библейское прозвище — «Каины». Мне оно кажется гораздо более точным.

«Яма», в которую мы забрел

«Яма», в которую мы забрели, принадлежала велячественной даме — генеральской вдове. Вдова владела собственным домиком: небольшим, четырехкомнатным особником, доставшимся ей по наследству от мужа, крупного армейского спабженца, комичавшегося во времо Гречественной войны.

Расположен был особнячок удобно, в глубине двора, среди зарослей сирени. Двор окружал высокий забор; помимо главного входа здесь имелись еще и боковые калитки, выводящие в соседние переулки. Через одну из таких калиток мы и пронякже в сап.

— Все предусмотрено, — бормотал Солома, ведя нас к дому и разгребая на холу влажные, гляжсло и слажко пахнущие кусты, все сделано с умом. И главное — со вкусом... Он сорвал веточку сирени, понюхал ее. И словно бы даже вехидинул от умиления.

— Классная женщина. Она вам, ребятки, поправится.
Прирожденная угодовница! К тому же еще и начитана. куль-

турна. — Солома вздохнул. — Эх, не был бы я онанистом... Он угалал: влова нам понравилась!

Дебелая эта, рыхлая дама — в кружевной пелерине, в свистящем шелковом платье — приняла нас радушно и угостила превосходной домашней наливочкой.

— Ежели не спешите, — сказала она с улыбкой, — оставайтесь ужинать! Будут блины со сметаной и хорошие девуш-

После ужина я выбрался во двор. Зажег папиросу. Медденно обошел вокруг дома. И остановился, прислонясь к стеже. безлумно поислушиваясь к шорохам ночи.

я стоял под окошком, раскрытым и занавешенным шторамя. Зеленоватый, мутный свет проникал сквозь ткань и мягко расплескивался по траве и кустам.

Внезапно сирень посветлела, сделалась ярче, подробно и выпукло проступили из полумрака густые, зервистые гроздья. Я поднял голову и увидел в окне мужскую незнакомую фигуру.

Отодвинув штору, кто-то разглядывал меня; разглядывал вожстально, настороженно...

Был он немолод и лысоват, в железных очках, с запавляными щеками, с неряшливой и жидкой бородкой. Поскребывая ее ногтями, он погодя спросил — стесненным, сдавленным шепотком:

— Вы кто? Вы из этих... Из уркаганов... Да?

— Из этих, — сказал я.

Вопрос показался мне странным. Да и тон, каким он был задан, — тоже. Он никак не вязался с обстановкой, с характером всей этой «ямы».

Хотя, с другой стороны, — подумал я тут же, — стиль явесь особый, замысловатый... Возможно, это кто-нибудь из друзей генеральши, — такой же, как и она, «начитанный» жуляк!?

И я, в свою очередь, спросил, придвинувшись к окну:

— Å вы кто?

- Это неважно, проговорил он быстро, не вмест значения.
  - И потом усевшись боком на подоконник:

— Закурить есть? Будьте так добры...

 Найдется, — ответил я. И протянул ему пачку «Беломора».

Он торопливо вытряхнул из пачки папиросу. И долго прикуривал, ломая спички зыбкими, вздрагивающими пальцами. Наконец задымил, затянулся жадно. И сказал, остро вглядываясь в заросли сада, в сырую, шевелящуюся тыму:

— Не спится. Да и как уснещь? Все время кто-то ходит, являт. шуршит... Вот сейчас — слышите?

Остроугольное, исполосованное продольными морщинами лиссов его кривилось и подсривалось, глаза были расширены; там, в глубине их, не было видно инкакого движения мысли только страх, один только страх, тоскливое и болезненное смятение.

 Слышите, слышите! Вон там — слева, у калитки... Вам не кажется?

- Нет, сказал я, не кажется. Да кого вы, собственно говоов, так бонтесь?
  - Их, ответил он.

— Koro — «их»?

- А вы будто не понимаете? прищурился он, поправляя очки.
- Чепуха, отозвался я, здесь место надежное. Все сделано с умом и со вкусом.
- Ну по поводу вкуса можно было бы поспорить, пробомотал ож. — Да это, в общем, несущественно. А вот насчет ума — что ж... Ума у них гоже кватает, можете мне повериты Там, в органах, не дураки работают. Нет, не дураки. Я знал многих дельных ческистов. Да и самого Феликса Эдмундовича встречал когда-то.

От этих его слов мне стало как-то не по себе. И я сказал, испытывая растерянность и глухое, смутное раздражение:

- Давайте, в конце концов, объяснимся... Что-то мне не понятно. Кто вы такой, чеот возьми?
- Не знаю, вздохнул он, теребя бородку. Это мне и самому непонятно.
  - Вы что, спросил я тогда, меня, что ли, боитесь?
- Вас? Он протер очки, наморщился, опустил брови. Нет... А впрочем... Я всех сейчас боюсь. И себя самого — тоже!

Оп рывком загасил окурок. Обвел взглядом помраченный свд. И с треском захлопнул окошко.

Так, случайно, встретился я с любопытным типом: с опальным коммунистом, бежавшим от бериевских репрессий ■ скрывающимся в уголовном подполье Ростова.

Генеральша кое-что рассказала о нем. Человек этот (старый партиец, приятель покойного ее мужа) работал в Донбассе, в угольном тресте и занимал там немалую должность был «замполитом» — заместителем управляющего трестом по политчасти. Должность свою он исполнял старательно... Однако это не уберегдо его от беды! Узнав, что на него заведено «дело» и что ему, возможно, грозит арест, он не стал, как другие, дожидаться прихода чекистов. Не захотел испытывать судьбу. Он бросил дом, семью, работу — бросил все! — и исчез. спасся бегством. На что он рассчитывал? Трудно сказать. Активного политического полполья в Советской стране не сушествует — он это знал. Надежных друзей у него не было. сбережений тоже. А воровать он не мог и не хотел. И в результате. поскитавшись по Северному Кавказу — проев последние деньги и обносившись вконец — он очутился на ростовской товарной станции. Там его и подобрали блатные — изможденного, больного, умирающего с голоду. Некоторое время он отлеживался в одном из нахичеванских притонов, а затем перебрался сюда.

— С тех пор он здесь и живет, — сказала Генеральша, — прячется, всего боится, вечно сидит взаперти. Странный человек! Иногда мне кажется, что он сходит с ума.

Наверное накладно держать такого нахлебника? — по-

интересовался Гундосый.

 Ничего, — улыбнулась она, поправляя кружевную свою накидку, — не объест. Да и кроме того, мне иногда подбрасывают деньжат — специально для него.

— Кто же? — удивился я.

Ваши ребята, — сказала она, — кто же еще? Блатные

— Но — почему?

— Люди ведь не без сердца, — резонно ответила вдова, — жалекот! Видят: некуда бедняте податься. И потом... — Она помедлила, дыма сигареткой. — Почти у каждого, если вдуматься, есть в семье свои репрессированные, взятые за по-митику. Один потерал родителей, другий — дальних родственников. Ну и вот. Глядя на этого, каждый, вероятно, думает о своем...

— Что ж, — сказал я, думая о своем. — Раз такое дело... Мы тоже не без сердца!

Я достал несколько кредиток и швырнул их на середину стола. Ко мне сейчас же присоединился Солома.

Отсчитывая деньги, старый медвежатник проговорил с vcмещечкой:

 Жалко мне этих политических, ей Богу! Власть их гнет. в порошок перемалывает, а они... Ничего они не могут, ни к чему неспособны. Только слова говорить горазды: это, конечно, неплохо. Но иногда ведь нужны и дела!

 Вот. вот. —подхватил Гундосый. — ты правильно сказал. Нужны дела.

И он наотрез отказался внести свою долю.

- Этот замполит, я вижу, неплохо устроился, заявил он гнусаво, — сидит себе на всем готовом, как мышь в кладовой... Нет, братцы, так не годится! Да с какой стати я должев его содержать? В честь чего? Мне гроши даются ведь не задаром, я за них ежемесячно свободой рискую, шею свою — вот эту! - под хомут подставляю... Пущай и он тоже пошустрит, постарается!
- Но если он неспособен? возразила вдова. Он человек жалкий, совестливый, не от мира сего...
- Красть он, значит, неспособен, сказал, сужая глаза,
   Гундосый, а деньги от воров способен брать так, что ли? Это ему совесть позволяет, так? Нет уж. пущай выбирает чтонибудь одно.

25

# ПОЕЗДА ДВАДЦАТОГО СТОЛЕТЬЯ

Итак, я стал майданником - приобщился к пестрому пле-

мени железнодорожных бродяг!

Племя это обширно и многообразно. Здесь так же, как и в любой преступной среде, существует немало различных категорий. Среди майданников есть, например, такие, кто орудует преимущественно на вокзалах — в толчее, в часы посадки. Основной добычей являются тут чемоданы (углы) и корзины (скрипухи). Жаргонные эти определения весьма точны: чемодан вель и в самом деле состоит из острых углов, а корзина скрипит...

Похищают эти вещи по-разному. Один из самых остроумных и надежных способов — так называемый «дуплет».

Для этой цели употребляется фальшивый чемодан; специальный полый каркас, обтянутый сверху дерматином или кожей. Стоит только какому-нибудь пассажиру опустить багаж ва пол и отвернуться, хотя бы на миг — и тотчас же возле вего возвяляется вор. Ловко накрывает чужой чемодан своим фальшивым. И спокойно, не торопясь, уносит добычу. Уносит се. в сущности, на глазах у потрясенного ротозея!

Вообще вокзальные эти кражи — характерияз особенность российского дорожного быей! Существует старая притча об одессите, вернувшемся в свой город из многолетних страктвий. Сойда с поезда и опустив наземь чемодань, он говорит в растерянности: «Как все изменилось вокруг! Не узнаю Одессъ». Затем озирается и замечает, что вещи его исчезли.. И тотда восклицает — почти с умилением: «Вот теперь, моя розмина, а тебя узнаво!»

Я сказал о «дорожном быте» не зря; Россия по сутя своей — Рерана кочевая. Кочевая, как встарь, как и в дрезвости. Всликая и мятушаяся, она вся в пути! Она живет на вокзалах, котится под гулкими их, бездомными сводами. Дремлет там и бесчинствует молится и сквернословит. Взассует истиги, и

грешит, и ворует.

Я отчетливо ощутил российский этот дух во время своих стиганий. И тогда же завручали, забрезжили в душе мосй образы, когорые потом воплотились в таких стяхах: «Я 6 судьбу свою не досказа, если 6 а не вспомнил про вокзал! Съетофры, крик перронов, это — века беспокойного приметы. Время беспокойное связало наши судьбы с суетой вокзала. Он, как сердие, бодретвует всегда. Бьется он тревожно и бессменто. По просторам, по железным венам, разгоняет — гонит поезда. И струятся, словно кровь державы, красные гохаризае составы. По суставам рельс, по ребрам шпал, катится грохочущий металл. И летят, колесами куют, сковоз сырой тумам да торький ветер, поезда двадцатого столетья; кочевой, обветненый услуга.

. . .

Работа поездного вора, в основном, ночная. Взяв билет и погрузившись в поезд, майданник дожидается того митовекия, когда пассажиры уснут. Затем но бчищает их — и скрывается, исчезает из купе на каком-нибудь полночном полувтанке.

Брать билет, впрочем, необязательно. Каждый майданник имеет при себе специальные железнодорожные отмычки; они называются «выдрами» и дают возможность проникать снаружи в любой пассажирский вагон.

Большинство поездных воров поэтому предпочитают ездить не в самом вагоне, а под ним (в «собачьем яшине»), или же наверуу, на крыше. Там хорошо — наверху! Вольготно и весело. Упруго посвистывает ветер, мигают и кружатся по сторонам стремительные огни.

Отни клубятся и смешиваются с ночными светилами, и имядя на них, порою кажется, будто летишь в пустоте, посрешене звезлного неба.

Вагонные крыши, однако, пригодны не только для созервания. Существует еще одна особая разновидность майданников, работа которых связана именно с крышами! Я имею в выду тех, кто занимается не пассажирскими, а товарными поездами.

Поезда эти окрашены в кирпично-красный цвет (помните: «струятся, словно кровь державы, красные товарные составы») и на воровском жаргоне именуются «краснухами».

Краснушник имеют дело с миллионными ценностями. Но добывать их не так-то легко! Вскрывать пломбированные, надежно охраняемые грузовые вагоны приходится, как правило, на полном ходу.

Зацепившись за вагонную крышу стальными крючками — «кошками», поездные эти виртуозы (они всегда работают в варе, как альпинисты, стракуя друг друга) осторожно спускавотся по канату к дверям, открывают их и, проникнув внутрь, обрасывают покищеный груз под откос.

 А затем и сами спрыгивают туда же — в ночь, в хлесткий ветер, в туманную, воющую мглу.

И вот этот момент — момент прыжка — самый рискованвый в их работе, Самый ответственный и страшный.

Краснушники зарабатывают хорошо. Но живут, как правило, недолго...

Впрочем, с определенным риском связаны все поездные врофессии. В принципе, любому майданнику приходится время от времени прытать с поезда, спасазсь от преследования... Один из моих приятелей — не рассчитав прыжка — ударился однажды о телеграфный стол. 5. Я до сих пор помино его лицо раздробленную, скошенную челюсть и вытекшие глаза. Вспоминается мне и лютой случай.

Мы сидели на крыше вагона с Гундосым и еще с одним

**м**арнем по кличке Копыто.

Был вечер — прозрачный и ветреный. Наш поезд (эксжресс «Москва—Ростов») приближался к Воронежу. Вокруг во обе стороны полотна — кружились синце, спеленуты е сумраком степи. Ранние жидкие звезды брезжили над нею. И вдалеке, на горизонте, текла и гасла мутная тоненькая полоска зари.  — Хорошо, все-таки, — сказал Копыто, — люблю, братцы, вот так — на крыше... Просторно! И дышится легко!

Он поднялся, озираясь и щурясь. Потом поворотился к ветру спиной. И. стоя так, начал закуривать не спеша.

Я лежал на спине — подпожив под голову руки. Внезално надо много — затмевая млечные огит и промелькнула решетчатая тень виалука. И тотчае развался короткий, спавленный крик. По ресиндам моми и щекам хлестнуля тутие капли крови. Стремительно привстав, опираясь на ложти, отыскивая валяздюм Кольто... И не увидел его, не нашел.

Он исчез, сбитый низким пролетом моста. И там, где минуту назад он стоял, дымилась теперь его папироса; она катилась, гонимая ветром. А поодаль — метрах в трех от этогоместа — темнела. засевая крышу вагона, обильная багряная

poca.

Вот и все. Подобных случаев я мог бы припомнить множество. Но, честно говоря, мне как-то не хочется этого делать. Любое воровское ремесло — как я убедился — всегда в конечном счете пахнет кровью.

Профессия майданника в этом смысле мало чем отличалась от других! И единственное, что меня утешало, это то, что кровью здесь пахнет, в основном, не чьей-нибудь, не чужой,

— а своей...

26

## под колесами

Гундосый оказался неплохим учителем. Он был терпеляв в внимателен. И в конце концов я как-то внутренне примирядся с ним, успокоился, помаленьку стал забывать былую нашу вражду.

Вообще, для вражды этой — рассуждая здраво — не было теперь никаких оснований. Связанные общей тайной, мы с ним, по сути дела, давно уже являлись единомышленниками, и а не вратами; соратниками, а не противниками. И Рудоськ упорно доказывал мне это. Доказывал не только в работе, но и в повесдненном быту. Сеужал деньгами, опекал и пестовал. И постоянно подчеркивал при других дружеское, доброе ко мне отношение.

Блатных ребят, кстати сказать, на ростовской дороге было множество; они кишели там повсюду, как тараканы, встречались на каждом шагу. Соединяющая Москву с Закавказьем. трасса эта была, пожалуй, одной из самых бойких на юге страны! Здесь я провел с Гундосым все лето и начало осени.

А затем, с первыми холодами, мы избрали новый марш-

DYT.

. Майланники — истинные броляги (за что я. собственно, их **ж** предпочел!). Они вечно кочуют по стране — колесят по железным ее, бескрайним дорогам. Бывают повсюду, но нигде **ж**е застревают надолго.

Они живут, как птицы. Лето проводят в умеренной полосе в Центральной России, на Украине и на Дону. Поздняя осень гонит их на Кавказ, к побережьям Черного моря. Весну они, как правило, встречают в Средней Азии, в Туркмении и Узбекистане: у полножья Хоросанских гор, вблизи афганских границ. Климат там благодатный и урюк зацветает рано, в ту пору, когда над Россией еще вовсю дымятся и стелятся сумрачные снега.

Ну, а потом все повторяется заново! С наступлением лета майданники — вслед за косяками журавлей — устремляются к северу, «возвращаются на круги своя».

В этом году осень выдалась на Дону ранняя и ненастная. И гонимая ею, поездная шпана поспешила откочевать в солнечный город Баку. Туда же вскоре отправился и я с моим другом. Но пробыли мы на бакинской трассе недолго.

 Шумно здесь стало, неуютно, — как-то раз сказал он, силя со мной в баладжарской шашлычной. — Махнем-ка, старик, дальше - к Ирану, к Турции! В Гарадиз, в Ордубад... Поглядим на всамделишный, настоящий Восток, а? Не возражаешь?

Нет, я не возражал. Поглядеть на настоящий Восток мне хотелось давно, еще с детства.

Восток оказался пыльным и скучным.

Однообразная, желтая, выжженная равнина тянулась за окнами вагона — и не было ей конца! В литературе все это выглядело гораздо импозантней и красочней; со страниц детских моих книг Восток представал загадочным, ослепительно ярким... Здесь же, у рубежей Ирана — в районе древних караванных путей — ярким было только солнце. Одно лишь солнне! Слепящее и яростное, оно затопляло зноем пески; оно проникало всюду, проклятое это светило! От него невозможно было укрыться, нечем было дышать!

Горячий горький ветер бил в открытые окна, обжигал наши лица и засыпал все в купе хрустящей порошей. Не выдержав духоты, мы с Гундосым перебрались в тамбур, а затем на крышу. Но вскоре вынуждены были слеэть и оттуда металлическая кровля вагона напоминала раскаленную сковороду.

Тогда Гундосый вспомнил о «собачьем ящике».

— Под вагоном-то, наверняка, прохладно, — заявилон, да и кроме того, завтра — Гарадиз. А там, учти, начинается пограничная зона! Режимный район! Возможно, будут проверать документы. Так что лучше уж поберечься заранее. В «собачься живке» — кго нас будет искать?

Режимная зона, говоришь? — удивился я.

— Ну да, — пожал он плечами. — Граница-то ведь рядом! Он ткнул пальцем в сторону Ирана; там клубилось желтом малярийное марево, куруавились заросли каратача и верблюжьей колючки. Впервые в жизни я видел чужую землю, и она была так же скузна, как и моз.

— Но если здесь проверяют, — сказал я хмуро, — какого черта мы сюда притащились? И почему ты заранее не предупрения?

Он не ответил, — что-то буркнул невнятно. И, опустив глаза, начал поспешно разжигать папиросу.

Разговор этот происходил перед вечером, на пустынном

разъезде. Покуривая и переминаясь в песке, мы стояли возле головного вагона. Жуя папиросу — жмуря глаза от дыма — Гундосый, погодя, спросил:

- Ты вообще-то, ездил когда под вагонами? Знаешь, что такое «собачий яшик»?
- Нет, сказал я, слышал, конечно, много... Но самому не доводилось.
  - Ну вот, теперь повелется!
  - Ладно, сказал я. Но все же, почему ты не предув-
- редил заранее?..

   Почему, почему, ворчливо проговорил он. И отмахнулся с досадой. — Откуда я знаю, почему? Забыл, не подумал... Чего ты цепляешься? В конце концов, ты ведь и сам бы

мог догадаться, если поезд идет вдоль кордона... Заглушая его, протяжно и крипло рявкнул гудок паровозв. Гундосый сейчас же пригнулся, что-то высмотрел под вагоном. И затем:

Есть такое дело, — сказал, — порядочек. Айда за множ!
 И покосившись на меня — мигнув ободряюще — ловко юркнул поя колеса.

Что же такое пресловутый «собачий ящик»?

Это и в самом деле, обыкновенный ящик, в котором воездная бригада хранит различный — необходимый в дороге — ремонтный инвентарь.

Находится он под вагоном (не под каждым — под некоторыми! Как правило, в голове состава, в центре и в хвосте...) И открывается снаружи, со стороны перрона.

Забраться туда, конечно, нетрудно, и ехать там — удобно. Однако опытные бродяги предпочитают этого не делать.

Расположившийся в таком ящике майданник рискует, в основном, не жизнью, а свободой... Разомлевший и сонный, он — в любую минуту — может быть обнаружен случайным кон-

дуктором, поездным рабочим, а иногда и милиционером. Дорожная милиция на остановках заглядывает туда нередко! Гораздо надежнее (хотя и рискованней) пользоваться данным устройством не с наружной, а внутренней стороны. Там,

жым устройством не с наружной, а внутренней стороны. Там, жод вагоном, «собачий ящик» образует выступ, на котором можно — с грехом пополам — продержаться несколько остажовок.

Есть и еще одно приспособление, которым постоянно

есть и еще одно приспосооление, которым постоянно вользуются бродяги. Оно также называется «собачьим ящиком» именно о нем пойдет здесь речь. Под днищем многих вагонов имеется продолговатая ме-

тадлическая коробка, назначение которой, честно говоры, до вах пор остается для меня загадкой. Но дело ведь не в этом! Коробка имеет в длину что-то около двух метров, а в ширину — сантиметров пятьдесят. Она отлично приспособлена для ез-"м»—вот что самое главного.

Одному на этой коробке вполне удобно; двое помещаются с трудом! В тех случаях, когда едут вдвоем, людям приходится лежать на боку, вплотную, тесно прижавшись друг к другу, — еловно столовые ложки...

Причем тот, кто находится в глубине, должен все время заботиться о товарище — придерживать его и оберсгать от ввдения; ведь тот, по существу, наполовину висит. Висит над землей, нап звенящими рельсами!

Нырнув под вагон, Гундосый нашарил в полутьме мезаллический этот ящик — взобрался на него и протянул мяе руку.

Ладонь его была потной и скользкой, и какой-то непрочвой. И может быть, именно потому, я постарался ухватить ее восильней. — Ты чего это? — сказал он насмешливо, — чего корябаешься-то? Или боишься?

Н-нет, — ответил я. И невольно расслабил хватку. —

Нет. не боюсь. С чего бы взял?

И в этот самый момент, тяжело и словно бы нехотя, сдвинулся с места поеза. Он дернулся, ожил и задышал. Шевельнулись и зачавкали блестящие от мазута рычаги. Короткий гоом прошел по составу.

Я рванулся к Гундосому... И поник, ослепленный ударом. Он ударил меня ногой в лицо — жестоко, со всего размаха. И потом еще раз. Я упал. Но все же руки его не выпустил.

Гундосый отдирал мои пальцы — ломал их и грыз, и брызгал слюной. И сквозь железный грохот и лязг, до меня долетал

гнусавый, судорожный его голос:

—Тъ думаешь, зачем я тебя завез сюда — Восток показать? Ук ты, фрайер. Я тебя здесь похороню — и никто ничето не узнает! Ни одна душа! Лорога это пустая, блатных нет. Ну, а в кодле ототом в всегда оправдаюсь. Кодла знает: мы с тобой дузьям... Никому и в толову не придет... Я же ведь тюй учитель, благодетель! Вот теперь я тебя научу, собаку. Я давно этого момента ждал! Давно. Все лето.

Он бормотал, захлебываясь и ломая мне пальцы. А я в это

время тащился по шпалам — между рельсами.

Рядом с моей щекой, почти вплотную, поблескивало колесо. Оно пахло пылью и нагретым металлом; оно вращалось медленно — прокручивалось с хрустом.

И тогда я взмолился — вспомнил о Боге. Первый раз в жизни вспомнил я о Нем по-настоящему:

— Господи, — воззвал я, плача, —Господи! Помоги мие, спаси меня, сохрани...

И внезапно (не знаю уж по какой причине!) поезд замедлил ход.

Опять — надрывно и далеко — прозвучал гудок. Лязгнули, сшибаясь, буфера. Блеснули и замерли колеса.

Все это время я цепко держался за Гундосого —держался, нестрание на что. Я словно бо закостенел, впал в странное беспамятство и напрочь утратил ощущение боли. И осли бы я даже угодил под колеса и был раздавлен ими — все равно я им за что не выпустил бы, не оставил ненавистной этой руки!

Когда вагон внезапно затормозил, я вдруг очнулся. Уперся

ногами в шпалу. И приподнялся стремительно.

Лица наши сблизились. Я увидел в полутьме Гундосого. И тоже увидел меня... И забился, задергался, раздирая в крике слюнявый свой рот.

Положение его, надо сказать, было в этот момент незавидвое. Он ведь лежал на боку! Одна его рука бездействовала, была как бы скована; другая же — намертво зажата в моей горсти.

И я тотчас же воспользовался этим.

Левой, свободной рукой я схватил Гундосого за горло сдавил. И рванул его на себя.

Я чувствовал, как под моими пальцами горло Гундосого обмякает, становится зыбким, словно желе. Чувствовал это щ давил его, и сминал, вкладывая в это всю силу свою, весь свой гнев.

Затем поезд двинулся снова, но мне это уже ничем не грозило. Там, где минуту назад лежал мой враг, теперь наховился я сам!

Гундосый остался внизу, под колесами... Гулкий, тяжко вохрустывающий металл перемолол его так же легко, так же точно, как мог бы перемолоть и меня.

27

#### В ПЕСКАХ

Я спасся от гибели, избавился от врага, но тревоги мон из этом не кончились. Теперь возникла новая задача: как можно скорее покинуть этот поеза! Я понимал: стоит только легавым обнаружить труп Гуидсого (а это случится сочень скоро, стои уже не случилось), они немедленно начнут меня разыскивать. Я ведь ехал вместе с Гуидосым целые сутки, мы болтались по всему составу, нас видело много людей.

В полночь, во время минутной стоянки (когда паровоз набирал воду), я осторожно, крадучись, выбрался из-под вагона. Спрятался за барханом, в жестких кущах карагача. Дождался там, покуда поезд үйдет. И затем побрел в сторону от дороги.

Я брел наугад — на северо-восток — по голубым пескам, по ночному дикому бездорожью. В пути я почти не отдыхал, не задерживался. И к утру был уже далеко.

Когда пустыня посветлела и вновь запахло зноем, я увидея полуразрушенное каменное строение (остатки древней крепости? Развалины мечети?) Шатаясь, добрался до этих развалин. Проник внутрь — под низкие своды. И улегся среди камней, изнемогая от усталости и жажды.

Волы здесь не было. Но зато была тень — защита от соли-

на, укрытие от сторонних глаз...

Я улегся в тени и вытянулся блаженно. Достал не спекия шапиросу. Размял ее. Но закурить не успел — уснул.

И тотчас мне привиделся поезд и звенящие рельсы. Я свова лежал на них, почти касаясь щекой колеса... Оно было огромным, вагонное это колесо! Оно проворачивалось с хрустом и облувало пылью мое лицо.

И опять я плакал и молился, взывая к небу. Я ждал его помощи. И небо спросило меня:

— Чего ты хочешь?

И я ответил:

Хочу пить.

— Пей. —сказало небо. — пей!

Но гле же вода? — удивился я.

— Обернись!

Я обернулся и увидел темный пенящийся поток. Он штарился, рос, размывал пески и захлестывал рельсы. Он подступал ко мне вплотную. Я зачерпнул ладонями темную эту влягу. И вздрогнул: она была горяча и пахла терпко, тошно в слапковато...

 Это кровь, — закричал я, — это кровь! — И проснулся. Протер глаза. Осмотрелся медленно. И подивился тому, как долго я спал! День давно догорел уже, кончился. Плотные сумерки окутывали старую крепость и на западе — в проломе стены — плыла, покачиваясь, медная луна.

Что ж, - решил я, - темнота мне на руку; теперь можне идти! Надо отыскать воду!

И только я подумал так, где-то рядом, совсем близко от меня, послышался легкий, ласковый плеск. Я встрепенулся. Постоял, прислушиваясь. И пошел на

этот звук.

Где-то тут, наверное, есть ручей, — соображал я, облизывая запекшиеся губы. — Утром я не заметил... Но это понятно после такого пути. Зато теперь — напьюсь! Теперь-то уж напьюсь!

Я обогнул кучу щебня, торопливо перешагнул через каменную плиту. И остановился, растерянный и онемевший.

Передо мною, у самого продома, сидел Гундосый, Облитый заревом луны, он был виден отчетливо, подробно. Он жержал в руке бутылку и пил из горлышка; звучно высасывал воду, захлебывался и чмокал.

Увидев меня, он нисколько не удивился, мигнул глазом ж сказал. протягивая мне бутылку:

Держи, старик. Хочешь?

— Нет, — смятенно забормотал я, — нет, не хочу... Откула ты? Почему? Ты же вель умер!

 Брось трепаться, — сказал Гундосый. — Держи, пем Для друга мне ничего не жалко. Даже — воды!

— Но это ведь не вода, — возразил я, отступая, — это com!
Ты снишься мне. проклятый...

 Ну, какой же это сон? — хихикнул он гнусаво. И привстал. И шагнул ко мне, похрустывая щебнем. — Вода настояшая — глям!

Он поднял бутылку. Перевернул ее вверх дном. И оттуда – наземь, в пыль — хлынула голубоватая струйка. Хлынула ш расплескалась с коротким звоном. Несколько капель попало мне на руки и на шею, я ощутил текучий щекотный холодок. Поежится... И проснуже...

Я проснулся, задыхаясь, в липком поту и какое-то время лежал, пытаясь разобраться в своих ощущениях.

Сон вроде бы кончился. Но холодок на руке и на шее остался, я чувствовал его явственно. И это рождало во мне странное, смутное беспокойство.

Интересно, — подумал я, — сколько сейчас времения?
 Утро еще или уже вечер? А может, я по-прежнему сплю?

Я шевельнулся, позевывая. Попробовал приподняться... **М** міжовенно по шее моей — возле самого уха — протекла холояная, щекотная струя.

Раздался еле слышный, прерывистый свист. Что-то зышуршало там — у шеи. Я скосил глаза и увидел эмею! Перевел взгляд дальше — и увидел еще одну. И еще. И еще. Их было здесь множество! Они кишели по всей этой крепостя, ютились в каждой трещине, в любой ще пове.

— Я сплю, — подумал я с ужасом, — я сплю...

Но это был не сон!

Я попал — сам того не зная — в зменное копище, в сумрачное их парство! Полите голы (может быть десятия лет, а может — века) они пладились здесь, жили вольтотно и тихо. И вот теперь в их потревожил. Змен перезыстывание, тяховако шуриали и, видимо, беспокоились. И из каждой расселивые смутрели вы меня ледяние, крошечные, колючие их глаза. Каким-то краешком сознания я постигал, угадывал: главвое не суститься, не делать резких движений... И я не делал в — лежал неподвижно. Но сколько можно было так лежать?!

Медленно, осторожно, согнул я ноги в колснях, потом расврямился. И сдвинулся слегка. Я несколько раз повторил этот маневр... И удивительное дело; змен не тронули меня! Возможно, они принимали меня за своего? За какую-нибудь особую, чудовищиую, странной породы змею?

Так, извиваясь, скользя по камням, продвигался я к выходу (путь длился два часа!) и, наконец, достиг своей цели!

Выбравшись наружу, я долго не мог отдышаться, прийти в себя. Потом поднялся, озирая окрестность. И заметил невдалеке пеструю, покатую крышу юрты.

Над ней струился белесоватый дымок. Там жили люди! А значит, — была вода!

Спустя недолгое время, я уже подходил к этой юрте.

Спустя недолгое время, я уже подходил к этои юрте. У порога ее, в песке, возились крикливые малыши. Бродили куры. Положив на лапы мохнатую морду, дремал сомлевший от жары волкодав.

Он поднялся мне навстречу - лениво тявкнул несколько

раз. И вновь улегся, оскалясь и шумно дыша.

Сейчас же из глубины юрты появилась женщина — темноволосая, рослая, в азиатской, длинной до пят одежде.

Здравствуйте, — сказал я.

Она скользнула по мне взглядом и кивнула молча. Лицо у нее было нежное, мягкое, какое-то совсем не восточное. Но я смотрел не на него, а на руки.

В руках у женщины был таз с водой!

Я на секунду замер, не в силах отвести глаз от блистающей этой пенистой влаги. Затем шагнул к женщине, вырвал из рук ее таз и жадно припал к нему. Я начал пить... Но тут же остановился — не смог. Вода оказалась мыльной, пахнущей щелоком — женшина, очевыно, стирала в ней белье.

Я поперхнулся, закашлялся, содрогаясь. С отвращением

отбросил таз. И выругался грубо и зло.

Тогда женщина вдруг сказала — на чистейшем русском языке:

— Чего ж ты, миленький, бранишься? Сам, небось, виноват...

И глядя, как я плююсь и корчусь, — добавила с улыбкой: — А вообще-то, не пугайся. Я тут детские штанишки простирнула, только и всего!

Затем она увела меня в юрту и угостила холодным кумысом. И вот тут-то уж я напился вволю!

А вечером мы с ней выпили водочки.

Она достала из сундука бутылку, встряхнула ее. И сказала. заламывая бровь:

 Из мужниных запасов. Здесь хорошей водки ведь не сыщешь... Эту бутылочку он для особых случаев хранит. Узнает — убьет меня. Ну, да ладно!

А где же он сейчас? — поинтересовался я.

 В отъезде, — небрежно отмахнулась она. — К родие укатил, к братовьям. Имущество после отца своего делят; все никак поделить не могут.

— И... долго он там пробудет?

— Не знаю, — сказала она. И посмотрела на меня понимающе. Взгляд ее был ясен и тверд. —Не беспокойся, время есть. Денька три-четыре проживешь здесь без помех.

Ну, что ж, — сказал я, поднимая стакан. —Выпьем за это!

— Ладно, — согласилась она. И поднесла стакан к губам — опрокинула его с какой-то отчаянной лихостью.

Ночью мы лежали на кошме и, утомясь, насытясь друг пругом, разговаривали негромко.

Женщина эта (ее звали Клавдией) поведала мне свою судьбу — рассказала ее с той внезапной и трогательной откровенностью, которая обычно присуща женщинам в постели... История ее была проста. незатейлива и трогична.

Она родилась и выросла в Мещерских лесах — неподалеку от Спас-Клепиков (от есенинских мест). Там, в лесах, прошив юность Клавы. И воспоминания эти были самыми светлыми в се жизни.

Жалобно причитая и всхлипывая, перечисляла она различные мелкие подробности деревенского быта — как ходят по грибы, как аукаются в рощах... Вспоминала сельские гулянки, переборы гармоники, скрип качелей... Потом все это кончилось — чаменилось митовению и круго. Началась война, загремел и приблизился фронт. И спасаясь от него, Клава эвакуировалась вместе с ролигелями на юг, в Азербайджан. Родители вскоре померли. Она осталась одна; голодала и бедствовала, мыкалась по пустынным, чужим этим местам. Работаввала, мыкалась по пустынным, чужим этим местам. Работавна стройках, рыла землю. Жизнь была беспросветной и инщенской, и единственным спасением тогда казалось ей замужество.

И когда появился этот курд, — этот старик, — она пошла за него сразу, не задумываясь. Пошла, не любя. Но дети все

же появились — и довольно быстро! Теперь их трое у жес. И ничего уже нельзя ни изменить, ни поправить.

— Ну, как нельзя! — возразил я легкомысленно. — Взяла бы да уехала. Что этот твой курд может сделать? Здесь все-та-ки не Иран.

— Да? — Она приподнялась, мрачно вглядываясь в меня.
 — А дети? Им ведь мать нужна. Мать! Вы, кобели, же понимаете этого. Вам — что? У вас она забота.

Детей, в конце концов, можно поделить...

— Можно, конечно, — сказала она медленно. — Все можно сделать! Но ведь мы, бабы, не любим уходить наугад, в вустоту. Если бы нашелся кто-нибудь, взял бы меля такую, какая есть, — я бы сразу ушла! Не глядя... Я бы век была благоданой. Ноги бы мыла ему — не воду пила.

Голос ее сорвался вдруг. Она заплакала, уткиувилсь в коровую подушку. И я долго гладил ее по теплой, вздрагивавошей спине... Гладил — и молчал.

Что я мог ей сказать? Что я не гожусь для нее — что я вор, отщепенец, бездомный бродяга? Что я убил человека и теперь скимають от властей?

Я молчал. Потом попробовал все же заговорить... Но она оборвала меня, перебила, провела ладонью по моей щеке и усмехнулась сквозь слезы:

— Не нало. Молчи. Давай-ка лучше выпьем еще!

Так вот я провел три дня —наслаждаясь уютом и жешским теплом.

Я получил ее — после всех моих бед и мытарств — нак шекую награду, как утешение... А что, в комечном счете, может быть выше такой награлы?

# КОРОЛЕВА МАРГО

Часть III

## И ДРУГИЕ



#### новая полоса

В моей жизни неожиданно началась новая полоса: мие вдруг стало везти на женщин.

Раньше я как-то не общался с ними, не сталкивался вплотную. Да и, прызнаться, не сообенно стремился к этому. Жевщины казались мне (вероятно, по аналогии с матерью) существами странными, лукавыми, абсолрогно чуждыми мне во всем. Теперь же все изменилось. Я словно бы открыл для себя новый мир! И мир этот оказался вокее неплок...

Может быть, в этом сказалась особая благосклонность судьбы? А может, я стал по-настоящему взрослым, стал муж-

ииной?

Расставшись с Клавой, я некоторое время еще скитался в окрестных посках — вблизы желеной дороги. Затем как-то ночью, на полустанке, поикараулил экспресс, идущий на сенеер, Вскочил на подножку, повис, ущепившись за поручны. Дождался, покуда в окнах поезар погаснут отни. И осторожно, с помощью отмычки, порник в спяций вагон.

Я ехал без хлопот, даже с удобствами! Меня сразу же приютила, приветила проводинца вагона — разбитная рыжая бабенка, уже немолодая, но вполне еще свежая. В ес каморке (с служебном отделении) я и отлеживался всю дорогу, вплоть де самото Баку.

В Баку я встретил многих старых своих приятелей. Оказался среди них и Кинто (тот паренек в клетчатой кепочке, с

которым я познакомился, впервые приехав в Ростов).

Он был здесь один. Старого его партнера, Хуторянина Кило, — но сумел как-то выпутаться, бежал, перебрался в Закавказье. И теперь промышлял на бакинском «Зеленом» базаре.

Все это он рассказал мне, сидя в базарной закусочной — в шумном подвале — и уныло потягивая кислое местное мололое вино.

— Да-а-а, — вздохнул он затем. — Как-то все тухло, браток. И корешей надежных не осталось. И вообще... Жаль мне Ростова — весслый город! А здесь маята. Не люблю Баку. Не лежит душа. Давно бы уехал, если б не родня.

Где ж твоя родня живет? — воинтересовался я.

— Да тут, за городом, — сказал он, — в Баладжарах. На электричке — двадцать минут.

— Счастливый человек, — пробормотал я с завистью. — Родня! Это, брат, много значит. В любой момент забредещь, отведещь душу...

Он допил вино, утер губы ладонью. Затем сказал, отстав-

яя стакан

— Хочешь — со мной? Я сегодня как раз собяраюсь туда. Должен бы еще неделю назад заглянуть, но не смог, забыл, завертелся. А родители у меня обидчивые, строгие. Особенно вахан. О-о-о, это старик с характером!!

— Он, вообще-то, кто? — спросил я. — Где работает?

Вот приедем — увидишь, — уклончиво ответил Кинго.

В Баладжары мы прибыли вечером, в сумерках.

Я сразу же, с ходу, завернул в станционный гастровом; куплил там бутьлих доброго вина, пачку печеная и большую, вяянцевую коробку шоколадных конфет. Как-никак, мы ведь в дом идем, рассудил я, в семью. Да к тому же еще — вы ночь гияди... Надо явиться Красиво!

Кинто отнесся к этой затее несколько скептически. Покосился на сверток в моих руках. Усмехнулся. Хотел, видимо,

что-то сказать, но промолчал. Потом мы долго шли с ним по извилистым, заличым синью, сонным улицам городка.

Где ж твой дом? —забеспокоился я, наконец.

Сейчас, сейчас, — отозвался Кинто, — теперь уже ве-

долго осталось! Вот за тем поворотом... За поворотом постройки кончились. Дальше простирался

вустырь; над ним струилась и реяла тьма, разгуливал ветер врохладный, пахнущий полынью и дымом костров.

врохладнын, пахнущии польнью и дымом костров.

Зыбкая россывь отней возникла во тьме пустыря. Заливието и коротко заржал где-то конь, тонко тенькнула гатара. И
сейчас же я понял все — угадал, куда мы идем и какова родня
у Кинто!

Так ты — цыган? — спросил я его удивленно.

— Ага. — сказал он.

Вот уж никогда бы не подумал...

— А за кого ж ты меня держал? — ухмыльнулся он.

 Ну, за кавказца какого-нибудь, — я пожал плечами, за грузина... У тебя ведь и кличка и морда, все совпадает.
 Ага, — кивнул он удовлетворенно, — ага. Вот и ладно.

— Aга, — кивнул он удовистворенно, —

- Кстати, не только я, все так думают.
- И хорошо. И пусть думают. И ты смотри, дорогой, не болтай! — Кинто поворотился ко мне, сощурился. — Договорались?
  - Ладно, сказал я. Но почему? В чем дело?
- Да так, вообще. Он помолчал немного. Быть цыгамом — это ведь небольшая честь. Особенно у блатных, в мамем обществе! На кой мне нужны лишние насмешки?
- Но насколько я знаю, возразил я недоуменно, выгане для нас — свои. Их ценят...
- Ценят может быть. полнял палец Кинто. во не
- уважают. Да и, в общем, правильно. За что их особенно уважать?
- Ну как за что? замялся я. Этот ихний бродяжий дух...
- Бродяжий дух у цыган особый. Они ведь живут в житрят и воруют — все по своим собственным правилам! Ну а вравила эти... — Кинто покривился, длинно цыкнул слюной.
- А, да что говорить!

Последние слова он произнес, уже вступая в расположение табора. Обозначился черный, косой силуэт шатра, заметажась близкие отблески пламени. Рычащим клубком подкатился нам под ноги пес — принюхался к Кинто и затих, ласкажсь.

Откинув тряпку, занавешивающую вход, Кинто заглянул в шатер и сказал:

- Здравствуй, тату!
- Здравствуй, отозвался низкий, сильный голос, входи!
  - Я не один, тату, со мной друг.
  - Тем лучше.

Спустя минуту я уже сидел в шатре, на мягком ворохе тряпья.

Принесенные мною подарки пошли по рукам; я передал их Кинго, а тот — в свою очередь — старухе в цветастоб нали. Старуха развернула пакет, извлекла оттуда бутылку и почтительно вручила ее коренастому моршинистому цытану с брительно вручила ее коренастому моршинистому цытану с брительно вручила ее коренастому пошлений бородкой.

- Выпьем, тату, мигнул Кинто.
- Выпьем, сказал цыган, только не это...

Он повернул бутылку, встряхнул ее. Сдвинул брови, разглядывая надпись на этикетке. И затем улыбнулся, блеснув стальными зубами:

 Мускат. Это — для женщин! Сладкие помои — намой в них толк? Нет, мы другое сообразим... И поворотясь к старухе, он что-то ей сказал по-своему — гортанно и коротко.

Она сейчас же засуетилась. Ринулась в дальний, темный угол шатра и появилась оттуда, держа в руках объемистый глиняный кувшин.

Следом за нею выползла из угла еще одна цыганка, чуть помоложе. Она ташила закуску — клеб, брынзу, овощи.

Все это было мигом разложено на цыновке, у наших ног. Отец Кинто взял стакан. Плеснул в него из кувшина. Затем осторожно водрузил стакан на тыльную сторону ладони, и так — шикалным жестом — полнес его мне:

Гостю порогому — первая чарка!

Я выпил — и задохнулся. В стакане оказался чистейший виноградный спирт.

 Ну, как? — оскалясь и выкатывая глаза, захохотал старый пыган. — хороша отрава? То-то.

Мы долго пили в ту ночь. Шумно пили. Весело!

В шатер постепенно набилась уйма народу. И сухо бряцал бубен. И стонали бабы. И чей-то томительный тенор пел под гитару — тянул надрывные, дикие, таборные слова:

«Тату морэ, тату морэ, Пантелею, Не пора ли постыбиться от подей?! Не пора ли, амяди Пантелею Выйти в поле, да сделать все дела?! Амэнди, кони, ромалу, чисто звери, А жеребенок, ромалу, вороной. А его грива до самого колена Аж завивается водной...»

На исходе ночи — уже перед светом — я выбрался, шатаясь наружу. Постоял так, запрокинув к небу лицо и жадне, взахлеб дыша предзаревной прохладой. И потом сватился. Заполз под телегу, стоявшую рядом с шатром. И прикорнул там в тоаве.

Почему-то я ощутил, засыпая, безотчетную, отчаянную том... Почему? Может быть, после бесшабаннюго этого загуал, по контрасту с ним? Не зняю, не зняю. А может, тоску мне навеляи таборные дикие эти псетий? Не слова их, не текст, а все то, что скомот о в лубчивах —весь этог сумрачный распев.

Такой же сумрачный и такой же надрывный, как и сама сульба моя, как и вся моя непутевая жизнь!

Скорее всего — так. Именно это и рождало тоску. Ах, я не знал тогда, что уже отравлен ею, болен навечно. Не знал, что приступы тоски булут с голами расти. Станут множиться и

учащаться. Станут преследовать меня повсюду. И теперь вот теперь, в Паряже, когда я рассказываю все это — тоска живет во мне... И нет мне от нее спасеныя!

\* \*

Я очнулся поздним утром. Разлепил веки и приподнялся, моршась от головной боли.

Нестерпимо хотелось курить. Я полез в карман за портсигаром (у меня портсигар был золотой, доброй пробы — еще с ростовских времен!), полез — и нашупал пустоту. Неужто обростовских забеспоковлся я, или сунул в поутое место?

Но и другой карман тоже был пуст. А ведь в нем — я отчетливо это помнил — лежали деньги; небольшая, но все же ощутимая пачка.

Тогда — уже торопливо и зло — проверил я все свои тайники. И понял, что меня обокрали!

Помимо денет и портсигара, у меня еще имелись часы жве пары, а также финский нож. Все это исчезло. Кто-то обработал меня сонного — обчистил с головы до ног... И тут мне вспомнилось замечание Кинто о том, что цыгане живут по сломи. особим плавилам:

Хороши правила, подумал я, ничего не скажешь... Ах, га-

И только я подумал так, из шатра, из-за занавески выглянул отец Кинто.

Эй, жиган, —позвал он зычно, — кончай ночевать!
 Или, похмелимся!

— А где Кинто? — спросил я угрюмо.

К девкам ушел, — ответил он, — еще ночью.

— Куда — не знаешь?

— В Баладжары, на станцию, — сказал цыган. — Обещал утром прийти... Но мы ждать не будем. Все уже готово стынет! Или. сапись. пожалуйста!

стынет: иди, садись, пожалуиста:
Он выволок меня из-под телеги, ввел в шатер и усадил подле себя. И так же, как и давеча ночью, учтивым жестом полнес стакан спиота:

— Гостю дорогому...

Первой моей мыслью было — отказаться. Устроить сканжал и потоебовать объяснений.

Но очень уж разушно предлагал он мне выпинку! И все в этом цыгане, — выпуклые, с маслянистым отливом глаза и крупный рот его, и поблескивающие в ульбке металлические зубы, — все налучало искреннее весслые, било исполнено заботы и простоты. И глядя на него, я как-то вдруг обмяк, заколебался.

Судя по всему, старик не имел к краже никакого отношения. Стомло ли портить хороший завтрак? Я решил дождаться прихода Кинто и выяснить с ним все подробности странного этого дела.

Ждать пришлось долго. Кинто явился уже за полдень. Когда я, отозвав его в сторонку, сообщил о ночном происшествии, оп изменился в лице: посерел, осунулся, гневно сомкнул зубы.

— Кто же это мог? — процелил он углом полжатого рта. — «й, стыл какой, ай, стыл! В габоре, конечно, полно подонков. Но — все-таки. Ты же ведь мой друг, мой госты! И это знает каждый!! Хога... — он запирулся, в раздумые. — Кто-нибудь мог и не знать... Ты под телегой ночевал, говорими.

Да, — сказал я.

— Тебе постель какую-нибудь дали? Ну, одеяло, подущ-

— Нет, не помню. Да я и не просил! Все получилось случайно. Вышел подышать — и сковырнулся.

— Ага, — пробормотал он, — ага! Подожди. Я — сейчас...

Разговор этот происходил неподалеку от шатра. Кинто мирился туда, исчез за дверною полостью. И сразу же тама заязучали резкие голоса. Заплакала женцина. Затем занавеска откинулась и появился Кинто. Вслед за ним вышел старик; он вышел, держа за руку толенькую девушку с лицом, до бровей закутанным в пестрый платок.

— Вот она, паскула! — проговорил Кинто, растерянно помартвая и жуя потукшую папиросу. — Сестренка моя младшая, Машка... Вчера под утро вернулась из Баку — ну и молотнула тебя мимоходом. Я, между прочим, так и подумал! Кроме этой шкодницы — некому.

— Так ведь не знала же я, не знала, — запричитала девушка, — смотрю — валяется пьяный... Ну, откуда мне было знать?

Гле вещи? — гневно спросил старик.

 Да здесь они, здесь, — торопливо сказала девушка, все здесь. Пустите, тату!

Она высвободила руку — потерла запястье. Затем наклонилась и поспешно запрала длинную юбку: под ней оказалась другая... Порывшись в ескладиха, девушка извлекал портсигар и часы. Передала золото отцу. И снова подняла подол, и там опять была юбка. И оттуда на сет появились деньги (уже аккуратно сложенные, завернутые в трапицу).

Сколько на ней надето было этих юбок — я, признаться, так и не смог сосчитать... Она шуршала ими, путалась в этом ворохе. Платок ее распустился — обнажилось лицо. И когда

ова распрямилась, я внутренне ахнул. У нее былы огромные, дымчатые, затененные ресницами глаза, удлиненный овал двид, крупный нежный рот с припухшей нижней губой.

Пристально вглядываясь в нее, я спросил — уже с юморком, с легкой улыбкой:

- Ну, а где же нож запрятан? Там, что ли, —под самым инзом?..
- Нет, в кустах, она указала пальцем на заросли акащин, — это рядом...
  - Веди! приказал старик.

Мы углубились в кустарник и вскоре очутились на крошечной полянке. Девушка присела возле груды валежника, пазгребла ее и вытащила ноже

Я протянул ей руку. Она вложила нож в мою ладовь. протянул ей руку. Она вложила нож в мою ладовь. протянцы наши сблизились, соприкоснулись. И я опутил ее притивый трешет и доожь.

Чего она, дурочка, боится? —подумал я, — все ведь уже

Но нет, все только начиналось!

- Та-ак, протяжливо сказал старик, обращаясь к Ма-
- же. Ну, а теперь становись. И он, насупясь, потащил из-за спины — из-за пояса — тя-
- желую ременную плеть.

   Тату! жалобно позвала девушка. И умолкла мод
  вяглядом отца. Опустила ресницы, спрятала в дажоны лицо.

Старик шагнул к ней, примерился глазами и медлемно вачал заводить назад плечо... И тогда я крикнул, перехватив запесенную плеть:

- Не нало! Стойте!
- Как не надо? удивился старик. Нашкодила, обобрала гостя...
- Да плевать на эту кражу, сказал я и покосился на Машу, и увидел, как радостно, изумленно распахнулись ее глаза. — Не жалко мне ни денег, ни часов. Я бы сам все это отдал...
- То, что ты бы отдал это один разговор, а вот то, что ова сама взяла, другой, вмешался Кинто, —совсем другой. Понимаешь?
- Понимаю, сказал я, все понимаю. Но и вы тоже воймите! Не могу я так.
  - —Но ведь она провинилась?
  - Н-ну... да. Конечно, с трудом согласился я.
- А за провинность бьют, пробасил старик. И вотянул к себе плеть. —И крепко бьют. И это уже не первый случай.
   Все время шкодит, срамит меня.

— Погоди, — попросил я, — ну, погоди. — И добавил: — Тату...

— Так чего же ты желаешь? — усмехнулся в бороду старик.

- Ну, во всяком случае, чтобы вы не наказывали ее семчас... Из-за меня.
  - —Тогла накажи ее сам!

Хорошо, — сказал я быстро, — накажу!

Я выхватил у цыгана плеть и потом, поигрывая ею:

Вы идите, — сказал, — идите! Я тут сам разберусь.
 Один... Все сделаю, как надо!
 Когла Кинто и старик ушли, я повернулся к Маше. Отбро-

сил плеть. И улыбнулся ей ободряюще.
— Маша. — сказал я, полхоля к ней. — не бойся, Маша.

— Маша, — сказал я, подходя к ней, — не бойся, Маша.

Разве могу я тронуть такую, как ты!

— Не можещь? — спосила она, отнимая руки от лица. —

или не хочешь?
— Не могу.
Мяе казалось — слова эти обрадуют ее... Но вот вам жем-

ская логика! По губам ее вдруг скользнула надменная презри-

В общем, могу, конечно, — сказал я поспешно.

— Так почему же не быешь?

Не знаю... Как-то рука не поднимается...

— А я было подумала — ты мужчина!

Она проговорила это и отвернулась, равнодушно поправила волосы. И потом пошла, покачивая бедрами, цепляясь водолом за кусты.

— Стой! — окликнул я ее, — куда ты?

Она не ответила, не обернулась. Она уходила от меня, исчезала, скрывалась в зыбкой листве...

И внезапно меня охватило бешенство; я поднял плеть с земли, в два прыжка нагнал девушку. И с ходу, наотмаполоснул ее по спине.

Она вздрогнула и как бы надломилась сразу; рухнула на колени, вскинула руки над головой.

Я замахнулся еще раз. И увидел ее глаза; они полны были слез.

 Прости меня, — прошептала она, — хватит. Теперь хватит... Прости!
 И замерала, застыла, прижавшись к моим коленям.

и замерла, застыла, прижавшись к моим коленям.

#### цыганская жизнь

Я првехал в табор случайно и вовсе не думал застревать здесь, но — застрял, задержался! И виною этому была, конечню. Маша.

После той истории в кустах она вдруг проинклась ко мне странной нежностью; витая ременная плеть сыграда благую роль! На следующий же день на закате Кинто с таниственным влдом вызвал меня из шатра. Помании с собою в степь. И там, на краю оврага, я увидел Машу; она сидела, вся какая-то тихая, задумчивая, кониро потустив пущистых свою респицы.

— Ну, вот. — сказал Кинто. — как ты, Машка, просила, так я и сделал. Привел. А теперь разбирайтесь сами! Я ничего

ме знаю — и знать не хочу! Кинто отвернулся, крупно пошагал прочь. Но тут же оста-

жовился, нахмурясь.
— Смотри, змея, — проговорил он, грозя Маше пальцем,
— смотри, гадюка! Хоть ты моя сестра, но друг мне дороже —

учти!
Он потоптался так с минуту, затем махнул рукою и исчез

в наплывающей тьме. Мы остались одни; было прохладно и тихо, только где-то в травах поскрипывал коростель. да время от времени со сторо-

ны табора долетали обрывки песен, бряцанье и ржанье коней.
— Чтой-то он говорит — не пойму, —вздохнула Маша. —

Все ругают меня, бранят, а пожалеть и некому. Она усмехнулась, игриво повела плечами. И тут же наморшилась, охнула от боли.

- Твоя работа, черт. Ну, ты ж и злой!
- Сильно болит? спросил я, исполненный раскаяния и жалости.
  - Еще бы, сказала она, пощупай-ка сам!
- Я осторожно провел ладонью по ее спине, податливой и нервной, как у кошки, — и ощутил под тонкой тканью блузки вспухший косой рубец. Да, врезал я ей крепенько — ото всей души!
- Ай, дернулась Маша, убери-ка руку. И откуда у тебя такой удар? Рука-то ведь маленькая, почти что детская...
- Она взяла мою руку положила ее себе на колени. И поглаживая ее, перебирая пальцы, сказала, помедлив:

- Совсем, детская... Да ты и сам. Говорят, ты блатной, уркаган. Ну, какой же ты уркаган? Ты — маленький, жалко тебя... Или ко мне, маленький. Прижмись крепче, не бойся.
- Послушай, сказал я, уязвленный этими ее словами,
   как-то странно все получается... Я же тебя отлупил, а ты меня жалеешь.
  - Так ведь я женщина, ответила она.

Это было сказано так ласково и просто, и проникновенно, что и затих, ничего не поняв, но все же ясно почувствовав всю непостижимую колдовскую ее правоту и силу.

Она еще что-то лопотала негромко и певуче, путая цыганские и русские слова... Но я уже плохо соображал. Я качнулся к ней, обнал ее порывисто. И опять она вздрогнула под моеж

— Вот жебеда, — рассмеялась она, — теперь и на спину не ляжешь... Но ничего. Как-нибудь! Приспособимся! У нас с тобой вся ночь впереди. Эта ночь — наша!

Губы ее приоткрылись. Я ощутил ее дыхание, костяной колодок зубов... И прошло немало времени, прежде чем мыс снова затовопили.

- Эта ночь наша, пробормотал я, остывая, с трудом переводя дух. — Ну, а потом?
  - А что потом? прищурилась она.
  - Неужели у нас одна только эта ночь?
  - А ты бы еще хотел?— Конечно!
  - Ну, встретимся завтра в эту же пору...
- Эх, дая о другом, проговорил я тоскливо, я вообще... О будущем...
- Во-о-он ты про что, сказала она протэжливо. И заволиась, застетивая блузку, поправляя мятые волосы. — Стовт ли затеватя. Ах, ты действительно маленьений! Получил втрушку и не хочешь выпускать из рук. А с игрушкой этой беда... Слышал, как меня давеча брат обозвал? Ну, мжет, я в не гадюка, но все же учти: ты со мной еще намаещься. Я ведь в сама с собой магось. Зачем тебе это?
  - Не знаю, сказал я растерянно.
  - Вот и не спеши, не надо... Не гони лошадей.

Но через неделю она сама вирут завела об этом разговор, мы лежали с ней в степи, на том же месте, на краю оврага. И опять была сумеречь, и тянуло прохладой, и в синеве, сквозь облачные перья, светилась восходящая луна. По диску ее бежали багровые откеты. К расноватое зарево растеждатось горизонте. Мутные лунные тени скользили по травам, по водным ковылы. И там. в ковыле, послышался долеской тортанный говор, тупой и частый топот копыт. Голоса множились, приближались. Я встрепенулся, привстал с беспокойством.

Сюда идут. — сказад я. — увидят.

 Лежи, — отозвалась она спокойно, — никто сюда не придет.

Но ведь они не знают...

— по ведь они не знают...
— Знают, — сказала она, — весь табор знает! Давно уже...
А ты что ж думал, — это можно скрыть от людей?

— Ну, и как же к этому относятся? — спросил я, закуршвая. — что говорят?

— Да по-разному. Молодые тебя, конечно, ненавидят.

— Это из-за чего же?

 Из-за меня, наверное, — просто сказала она, — сам понимаешь.

Понимаю. Ну, а старые? Отец, например?

Тату пока молчит. И это уже хорошо.

Она взяла из моих рук папиросу — затянулась несколько раз. И потом, вернув ее, вздохнула прерывисто.

 В общем, деваться теперь некуда... Ты все равно уже мой Ром. Понимаешь? «Ром» — это, по-нашему, муж. — И вплотную приблизив ко мне лицо, добавила, жарко и медлемво: — А я — твоя Ромни...

Так началась моя цыганская жизнь!

Оставшись в таборе, я быстро обжился, освоился; неплохо выучился плясать и лихо отбивал чечетку на таборных гульсонщах. И ходил я теперь, как заправский ром, — в расписмом косоворотке, в смазаных, поскрипывающих сапожках.

Однако идиллия эта вскоре окончилась; мне пришлось отсюда уехать... Слишком много оказалось у меня здесь врагов!

сюда уехать... слишком много оказалось у меня здесь врагов: Однажды ночью, по дороге на станцию, меня подстерегля молодые цыгане (очевидно, те самые, о которых говорила мяже Mama!), подстерегли — и жестоко избили.

Ах, как они били меня!

Их было пятеро; они обступили меня, плотно взяли в кольцо. И я не мого, окруженный, ни вырваться, ни защититься по-настоящему. Они били меня кольями и кнутами, причем не спереди, не в лицо, а сзади — по спине, по бокам, по реболм.

Всякий раз, сбитый изземь ударом, я поднимался и повораманался в ту сторону, откуда удар этот был нанесен. И тут же вновь валился с ног. И опять поднимался со стоном. И тик я крутился во тьме — беспомощный, оглушенный яростью и болью. Передо мною маячили белесые лица; я простирал к ним руки, тянулся к ним, но достать не мог, не успевал...

Потом я упал и уже не поднялся. И очнулся в шатре на

следующий день.

Первый, кого я увидел, был старый цыган. Угрюмый и насупленный, он склонился ко мне, спросил коротко:

— Кто?

Не знаю, — сказал я, — не помню.

Но, может, догадываешься?
 Старик посмотрел на меня выжидающе. Поскреб ногтями
 боломе — ухватил ее шепотью.

— А? Кто? Ты не молчи...

Темно было. — ответил я. — не разглядел.

— Ну, что ж, — сказал он тогда. И вздохнул — с видимым облегчением. — На нет и суда нет... Ладно! Затем из небытия появилась Маша. Причитая и всхлипы-

вая, уселась она в изголовье. Положила на лицо мне прохлад-

- ные, мягкие, ласковые ладони.
   Я здесь, я с тобой, задыхаясь, давясь от слез, прошептала она, не бойся, родной мой, ничего не бойся. Я твоя!
- Понимаешь? С тобой.

   Вот этого он как раз и должен бояться, отозвался

я не видел его — улавливал только голос. И голос этот был

необычно суров:

— Почему, ну, почему ты такая? Ты не приносишь радости; только всредишь, только всем гадишь... Видишь, что с парнем спелали? Перебили руку. сломали ребро.

Но в чем же я виновата? — жалобно спросила Маша.

А черт тебя знает!

— Я вель злесь — никому... Ни с кем...

— Я ведь здесь — никому... гіи с кем.. — Зато много авансов выдаешь.

 Ничего я специально не выдаю. Так оно все само получается.

—Допустим, — сказал Кинто. — Но ему от этого не легче! Потом они говорили о чем-то по-своему, по-цыгански. И в невнятном этом бормотании в различал онно только слово:

«Уезжайте»...

— Уезжайте, — повторил по-русски Кинто, — здесь все равно добра не будет. А там, вдвоем, — кто знает? — может, вы и уживетесь. Будете счастливы.

Но нет, мы не были счастливы.

Отлежавшись, окрепнув слегка, я увез Машу на Северный Кавказ — на Кубань. Поселился там в казачьей станице. Ду-Кавказ — на куозань. Поссиялся там в казачьей станице. Ду-мал пожить в тишине, без приключений... Однако приключе-ния начались сразу же. На третий день по приезде в станицу Маша исчезла. Пропадала где-то сутки. И явилась домой весе-лая, пыльная, с тяжслым мешком за плечами. Оказывается, она ходила по дворам — гадала, побиралась, выпрашивала куски.

Я пробовал убедить ее в том, что занятие это — не из лучших; доказывал, что сумею сам прокормить семью... Все было бесполезно!

Она продолжала время от времени исчезать из дома. И случалось, пропадала надолго. Существо это, вообще, было странное, во многом непостижимое, исполненное какой-то наивной порочности. И в результате мы с ней расстались, вконец утомленные друг другом и не сумевшие друг друга понять.

30

### СТАЛИНСКИЙ ПРУЛ

- Брось, не грусти, сказал Кинто, что ни делается все к лучшему!
- все А учиску у вздохнул я. А все-таки, жалко... Кого жалко? пришурился Кинго. Матку. Да и себя тоже. Может, я поторопился? Может, мям в нужно было выждать, запастись терпением? В конце ком-дов, все у нас могло бы получиться инаст
  - Вряд ли, —проговорил Кинто, ох, вряд ли. Послушай, старик, сказал я. за что ты ее так не
- любишь?
- Да не то, что не люблю, замялся он, тут другой разговор...
- разивор…

   Все же ведь сестренка твоя. Твоя кровь!

   Есть старинная кавказская поговорка, сказал тогда Кинто, дельная поговорка! «Красивая жена позор для мужа, красивая дочь позор для отца». Ну, и можно продолжить: «Красивая сестра позор для брата».

   Неужто она до такой степения.

 Да. — сказал Кинто. — Из-за Машки явое цыган схлестиулись, порезались ножами, когда ей было тринадцать дет. Представляещь? Олин был из чужого табора, а пругой — ваш. зисшний, хороший друг мой, вместе росли, Такие исла. Кинто шевельнулся, приминая траву. Лостал маширосы,

Загремел спичками.

Да и с тобой — вспомни! Тебе что, мало одного сломан-

 Достаточно. — ответил я быстро. — вполне! Хорошего понемножку.

 Ну, вот. И хватит слюни пускать, навай-ка о пругом... Он засопел, прикуривая, затянулся табачным жымом. Сегодня вечером опять Хасан придет. Опять придет, паскуда!

Разговор этот происходил на окраине города Грозиого — в шумящем яблоневом сапу, на берегу заболоченного, затянутого ряской пруда.

Общирные эти угодья принадлежали местному саваторию мефтяников им. Сталина, и потому и сад и пруд — все здесь вазывалось «сталинским».

Сталинский пруд пользовался среди блатных популярностью: шпана издавна облюбовала это место и собиралась тут во множестве. Временами на берегах пруда скоплялось до лвухсот человек... Тогла санаторий напоминал становище запорожнев или скифское кочевье. Плескались лымные костры. звучали бродяжьи песни. Расположившись на траве, над зелемой рябью воды, блатные отдыхали от трудов, дремали, пили, тискали девок и резались в карты. И на все это с тоской и недоумением взирали отлыхающие в санатории горняки. Они почти не выходили из дома: предпочитали отсиживаться взаперти. И ворье таким образом царило здесь безраздельно.

Между нами и администрацией санатория был как бы заключен негласный уговор: мы не трогали отдыхающих и обхо**дили** стороной санаторские постройки. А дирекция — в свою очередь - не беспокоила нас.

Не беспокоила нас и милиция. Хотя, конечно, знала обо всем...

Гигантское это скопище ворья представляло собою грозную силу; управиться с ней местная власть не могла и потому предпочитала вовсе не связываться с нами.

Оккупировав сталинский пруд, мы жили беззаботно и весело. И, как обычно, главным нашим занятием в часы досуга была картежная игра.

Игра шла большая, азартная, ставки были крупными, и это привлекало всякого рода шулеров, профессионалов: они съезжались сюда со всех концов страны... Здесь было блатное казино, своеобразное кавказское Монте-Карло! И самым удачливым игроком — истинным королем казино — был крымский татарин Хасан.

Низенький, жирный, широколицый, он появился тут примерно в одно время со мной; жил в Грозном уже около двух месящев и, приходя каждый вечер на пруд, неизменно и начисто вытряхивал всех своих партнеров.

Играл он преимущественно в стос (на воровском языке так называется ештос», классическая гусарская игра, на-за которой сощел с ума Герман, герой «Пиковой дамы»). Играл Хасав виртуовно, мастерски, и когда тасовал карты, и когда мегал их — колода в руках его казалась живой: она трещала и редла, распалажеь, и каждая масть послушно и точно ложилась в уготованное место.

За два этях месяца Хасан — по самому беглому подсчету —разорял половину нашей кодлы и в результате добыл барахла и ценностей на сумму в полтора миллиона рублей.

Среди его жертв оказался и Кинто. Три раза садился он напротив татарина — пробовал сразиться с ним, и терпел неудачу, и уходил обобранный до нитки.

Теперь он мечтал о новой схватке.

- Может, фортуна в конце концов улыбнется мне, а? Чем черт не шутит?
- Все, конечно, может быть, сказал я, но только при честной игре! А тут дело нечисто. Поверь мне, старик.
   Хасан не просто играет: он исполняет, бьет наверняка.
  - У тебя есть доказательство? спросил Кинто негромко.
  - Н-нет... Так только догадки.
  - Какие же?
- Понимаешь, я за ним давно наблюдаю. И видит Бог, мне все время кажется, что карты у него кованые.
- Но он же постоянно посылает шестерок на базар за свежими колодами, — возразил Кинто.
- В этом-то вся и загвоздка, проговорил я в замещательстве. — Если б он пользовался одной и той же колодой...
- Если бы да кабы, угрюмо передразнил Кинто, фантазер ты, вот что я тебе скажу...

Так мы беседовали, лежа с ним у пруда, на пологом травянистом откосе.

Демь понемногу переламывался — клонился к концу. Косме, уже нежаркие лучи прошивали листву. Подувал ветерок. В мутивых дебрях сада перекликались блатные. Кто-то там тянуя заунывно: «Ой-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Нет мне фарту и покоя нет! Только дым костра над головой, Только черный дым да белый свет... Белый свет, белый свет, Я бродил по нему — ну и ито ж?»

Хасан пришел, как обычно, — в закатный час, окруженшый толпой прихлебателей и шестерок.

Шестерками (так по-блатному называются лакей были у мего мальчики — четыре смазивых, хорошо раскормиенных кина. Ходили служи, будго татарин пользуется их услугами ме только днем, но и ночью. Что ж, это было похоже на правду! Они безропотно выполняли любое его приказание — старались изо всех сил! Во время игры мальчики сидели за его единой; пересчитывали и укладывали выпранные тряпки, водносили хозяину ввно и фрукты, кипятили на костре часи Касан был изрядный сной и любил все делать с комфортом!) Иногда в гареме его возникала смутная возиз: мальчики ссорились, перебранивались шепотом... Тогда Хасан поворачивался всем корпусом и медленно, грозно произносил одно только слово:

— Эй!

подстилке.

И тотчас юнцы замолкали, затаивались, трепеща.

Взирая на все это, кто-то из урок сказал однажды: — А ведь бабы им и в подметки не годатся, ей-Богу, братцы! Если я когда-нибурь женюсь, то только на педерасте...

Буду, по крайней мере, жить с человеком преданным, тихим. Явившись на пруд, мальчики сразу же занялись делом: развели костер, очистили от мусора место под яблоней. В траве был пазостлан простенький коврик. И Хасан уселся на этой

Он уселся, скрестив ноги, опершись локтями о колени; с треском вскрыл запечатанную колоду карт и улыбнулся, собрав моршники у раскосых запужших глаз.

Игра началась!

Вскоре я ушел на вокзал — на работу — и вернулся сюда уже поздней ночью.

Вокруг костра теснились и гудели блатные. Шаткие отсветы пламени скользили по лицам и отражались в пруду... Из

толпы, пошатываясь, выбрался Кинто, стал над кромкой воды и выматерился глухо.

— Ну, как? — окликнул я его.

 Ох, не спрашивай, — ответил Кинто. И потом, вороша ладонью волосы, отводя глаза:

— Слушай, Чума, — проговорил он с запинкой, — ты мне друг?

— Ну, друг, — сказал я. — Дальше что?

- Понимаешь, какое дело вышло, пробормотал он, я тут слегка запоролся; хотел отыграться а спустил все. Все как есть! Не только свое, но и...
  - И мое тоже?
  - Да, брат. Прости. Так уж вышло.
  - Но какое же ты имел право? сказал я, накаляясь.
- Никакого, я сам понимаю. Но теперь все равно, ничего уже не попипетвь.
   Но золотишко. — спросил я с надеждой. — золотишко-
- по золотишко, спросил я с надеждои, золотишкото хоть не тронул?
- Эх, сказал Кинто. Покрутил головой и вздохнул натужно. — Эх, милый... Я понял: он добрался до моего тайника (он единственный
- знал о нем!), и это взбесило меня окончательно.
   Что с тобой теперь делать? процедил я, ну, что?
  - что с тосои теперь делать: проде — что хошь, — поник он, — прости...
- Ну, нет, сказал я, этого я не прощу! И ты не корет мне больше, учти, скотина. — Я задохнулся, глотнул воздух.
   — Ладно. Потолкуем после. А сейчас я этим Хасаном сам займусь. Я им займусь!

Минуту спустя я уже был возле татарина; он сидел, держа в доставленных пальцах пиалу, прихлебывал чай и отдувался лениво.

 — Хочешь проверить талию? — спросил он, скользнув по мне цепким, оценивающим взглядом.

- Хочу, сказал я.
- Ну, приходи завтра.
- Нет, сказал я, сейчас.
- Но уже поздно. Игра кончена.
- Я присел на корточки и взглянул в лицо его: в темные, узкие, убегающие зрачки.
- У меня к тебе особый счет. Имей это в виду, Хасан!
   Если ты сейчас со мной не сядешь...

Он помедлил в раздумье. Отер платочком рот и шею. Сказал, отставляя пиалу:

— Что ставишь?

— То, что на мне, — сказал я. — Пиджак, брюки, сапови... Все идет, вплоть до трусов!

— Ну, что ж, — кивиул он, — три партии. Согласен?

- Согласен, проговорил я, дыша хрипло и коротко, на все согласен! И учти: обыграю тебя — зарежу!
  - А если проиграешь? дернул углом рта Хасан.

Тогда душа с меня вон...

— Запомните, урки, его слова, — сказал Хасав, озвраясь. — Запомните!

Потом передал мне колоду. И коротко бросил:

Потом передал мне колоду. и коротко оросил:
— Мечи!

Ох, зачем я полез в эту игру? Затея моя была безвадехное бессимсленной. Все, что я делал и говорил в этот вечер, — все было до крайности нелепым. Я понимал это, но справиться с собой уже не мог. Я всеь был во власти тяева. И ослепленный, задыхающийся, не заметил даже — когда и как кончилась последняя партия.

Вдруг стало тихо. Сгрудившиеся вокруг нас люди примолкли выжидающе. И тогда раздался высокий, скрипучий голос Хасана:

Ваша карта бита! Позвольте получить!

Угрюмо — при общем молчании — снял я пиджак. Достал из-за голенища финский нож — положил его рядом, в траву, и начал стаскивать сапоги.

Хасан сейчас же сказал, указывая глазами на нож:

Дай-ка сюда это перышко!

— Зачем? — возразил я, — с какой стати?

— Ты что, — удивился он, — забыл уговор?

И подняв лицо — обращаясь к толпе — Хасан проговорил с ухмылкой:

— Напомните, братцы, — какие были условия?

— Да чего тут толковать-то, — услужливо склонился ктото, — условия ясные... Все — вплоть до трусов!

Так, — кивнул татарин. И посмотрел на меня пристально:

— Слышал?

Слышал.

 Ну, так плати. Все плати! Полностью! Пощады тебе нет. понял?

Делать было нечего; пришлось уплатить; я швырнул ему нож. Разделся медленно. Хасан сгреб в охапку одежду мою и белье — передал все это мальчикам и поднялся, потягиваясь, катая в зубах изжеванную папироску.

 Ну. вот. — сказал он. — вот и все пела... А тепель. братцы, кто хочет — идем со мной в город, в кабак! Что-то мне весело нынче; душа разгула просит!

Он выплюнул окурок и зашагал во тьму. Толпа помаленьим пасседлась: кое-кто ушел вместе с Хасаном, лоугие отпра-

выпись на вокзал.

В саду осталось несколько человек; сойдясь в кружок, они о чем-то беселовали негромко... Разлался взрыв хохота. Голос Кинто позвал из-за леревьев:

 Эй. Чума, как самочувствие? Может, что надо — скаww!

 Пошел. — яростно ответил я. — пошел от меня... Виветь никого из вас не хочу! Все вы тут, гады, прогнили. Вы же же воры — вы хасановские шестерки, челяль, порчаки!

Я полго так бранился — поносил без удержу блатных. Я чувствовал, что забалтываюсь, говорю лишнее; что ребята не простят мне этих слов. Чувствовал — и все же продолжал бушевать.

И в конце концов ребятам это налоело. Постояв, покурив в отпалении, они ушли, оставив меня одного.

 Чертов псих, — сказал на прощанье пожилой майданник по прозвишу Ботало. — не хошь по-лоброму — хрен с тобой. Оставайся тут. сиди — в обезьяньем виде!

Когла в лебоях сала затихли его шаги, я как-то сразу ос-

тыл, успокоился, И затосковал,

Я сидел у тлеющего костра — скорчившись, подтянув колени к полборолку. Липо мне овевал елкий лым, а спине было зябко: по ней полирали мурашки. Мгла сгущалась, становилось все хололнее.

Белесоватый туман заваривался над прудом; оттуда тяну-

ло знобящей сыростью, запахом тины и влажных трав.

Над кипящей листвой, над низкими кронами яблонь посверкивали крупные ледяные звезды. Красноватым пятном сквозил сквозь ветви шербатый месяц. И вдалеке, в предгорьях, слышался тягучий одинокий вой. Кто-то там томился и плакал в ночи, - вероятно, шакал. А может быть, волк? И глядя в зенит, в холодную бездну, мне тоже хотелось выть сейчас по-волчьи.

Я не знал, что мне делать, как быть? Добраться до дому в таком виде я не мог (мы жили с Кинто в центре города, у знакомого осетина). А сидеть и мерзнуть здесь нагишом было слишком уж обилно и глупо.

Все глупо, — думал я, дрожа и ежась, — все у меня бездар-но — и сама жизнь моя, и эта ситуация... На что я надеялся, бросая вызов Хасану? На то, что отыграю золотишко? Я же ведь не игрок, я не умею хитрить. Я просто - псих... И вот результат: вечно лезу в приключения и оказываюсь в дерьме.

И тогла я поклядся никогла не брать в руки карты. Никогла! Ни при каких обстоятельствах! И в подтверждение этого решил — при первой же возможности — выколоть на плече своем крестовый туз. На этой именно карте я срезался в игре с татарином.

Близкий, явственный шорох в кустах вывел меня из задумчивости и заставил насторожиться.

- Из зарослей выдвинулась смутная женская фигура замерла в полумгле, на границе света и тени. Постояла там и шагнула к костру. И я увидел Королеву Марго.
  - Я за тобой, сказала она, вставай, пойдем.
  - Я распрямился радостно. Но тут же присел, заслоняясь руками.
    - Как же я пойду? прошептал я, сама видишь...
- Вижу. сказала она. И засмеялась, всплеснув руками. Ах. ты. бедный мой... голенький... Как это тебя угораздило? И быстро сняв с себя плащ — протянула мне его:
  - На вот, прикройся покуда.
- Послушай, Марго, погодя спросил я, щагая с ней по темным улицам предместья, — откуда ты? Какими судьбами?
  - Из Ростова, сказала она.
  - И давно ты здесь?
- Вчера приехала, Марго помолчала, закуривая, по лелам...
  - Как же ты обо мне-то узнала?
- Да случайно. Зашла в ресторан а там урки... Пьют, **шутят**, тебя поминают. Я как услышала — сразу к тебе. Ты же там, думаю, пропадешь, застудищься. — Марго внимательно посмотрела на меня и добавила негромко: - Тебе сейчас первым делом крепкий чаек со спиртом. Вот что надо!
- Да-а, проговорил я, неплохо было бы. Только где его, спирт, найдешь — среди ночи?
  - Найдем. весело сказала Марго, все найдем! А где ты, кстати, живешь? — поинтересовался я.
- Здесь. сказала она, сворачивая в переулок. Уже пришли.

Потом, облаченный в женский мохнатый халат, я силел на низкой ковровой такте среди множества подущек. В комнате было тихо, уютно, тепло.

От чаю, от выпитого спирта меня развезло, поклонило в сон. Угревшийся и расслабленный, я покуривал, развалясь на полушках. И наблюдал за Марго.

Она прибрада на столе. Потом аккуратно задвинула штову, проверила дверной запор. И взлохнув, начала раздеваться. Закинула руки — с трупом отстегнула тугие крючки на вопотнике. Платье упало с тягучим шелестом. И перешагнув через него. Марго сказала, попрагивая ресницами:

— Ну, что глядишь? Хороша?

Она стояла перело мной — рослая, с тяжелой групью, вся залитая трепетным светом лампы. Свет струился по ее плачам, по матовой коже, по упругим бедрам. И разглядывая их. я эобормотал, поднимаясь:

- Xonoma...

Вся моя сонливость пропала; её сняло, как рукой.

 Хороша, — повторил я, — что говорить! Ты v меня настоящая королева!

 Ну. тогла полвинься. — сказала Королева. — айда клоmon wanuru!

31

#### РАЗОБЛАЧЕНИЕ ХАСАНА

На следующее утро я проснулся с головной болью, разбитый, в горячем поту.

— Грипп, — внимательно поглядев на меня, объявила Марго. — подхватил. Готово дело!

И тут же захлопотала, поправляя мою полушку, полтыкая опеяло. Теперь лежи смирно, не вставай. Пойду за лекарства-

ми!

Вскоре она оделась и ушла и вернулась вдвоем с подругой известной грозненской проституткой по кличке Алтына.

Кстати, о кличках. В преступном мире, как известно, официальных собственных имен почти не существует. Попавший в блатную среду человек обретает как бы второе крещение и нарекается по-новому в соответствии с законами конспирации, а также — в зависимости от профессии и от личных качеств. Так вот я, например, стал «Чумой». Зпесь сыграл свою роль мой характер, моя бесшабашность и вспыльчивость...

Если же говорить о проститутках, то прозвища их издревле связаны с ремеслом.

В традиционных кличках проституток всегда присутствует некий налет пронии: «Мымра», «Шушера», «Алтына»... Алтиной, между прочим, на старорусском языке называется межкая монета. Таким образом, как бы сразу обозначается пена.

По отношению к трозненской этой девке — подруге Марто 
— такое проэвище было, по-моему, дано исправильно, несправедливо. Зеленоглазая, рыжая, с нежным, осыпанным зодотистыми веснушками лицом. Адтына, право же, стоида, 
больше. Она выглядела вполне привлекательно: веснушки нисколько не портиди ее. скорое наоборот.

Я лежал в полузабытье, расслабленный и томный — дымал папиросой, лениво прислушиваясь к голосам, долетавшим из кухни. И вдруг я услашал имя Хасана.

— Эй, Марго, — позвал я, — что вы там о Хасане толкуете?

- Да так, ничего, пустяки, сказала она, появляясь в дверях, — просто Алтына его видела несколько раз на базаре возле ларыков.
  - Возле каких ларьков? заинтересовался я.
  - Ну, возле тех, которые у входа...
  - Это те самые ларьки, где продаются игральные карты?
- Наверное, пожала плечами Марго, не знаю.
   Когда она его видела? спросил я, привстав и комкая в
- пальцах тлеющий окурок. Ну-ка, зови Алтыну сюда! Но что такое? В чем дело?
- Сам пока не знаю, сказал я, но есть одно соображение. Надо бы проверить... Черт возьми, как это не пришлю мяе в голову раньше!

Откуда-то из глубины, из подсознания поднялась во мже смутная, еще не оформившаяся мысль; родилось предчувствже погалки.

- Ты на базаре часто бываешь? спросил я Алтыну, прибежавшую из кухни, ошалело таращившую глаза.
- Все время, ответила она. И дернула плечиком. Я ведь в том районе работаю.
  - И Хасана видишь часто?
    - Не каждый день, задумалась она, но, в общем...
    - Когда ты его увидела в первый раз?
    - Месяца два назад.
    - Именно там, возле ларьков?
    - Да, сказала она, там.
       Что он делал, не помницть?
- 172

 Н-иет. — пробормотала она, наморшась. — он вень жим. бабами, не интересуется. Ну и мы им — тоже.

Но все-таки. — попросил я. — Напрягись, припомни. С

кем он разговаривал?

 С ларечником. Там один армянин работает, Саркисян. Такой пройдоха — негде пробы ставить. Хасан с ним, по-моему, дружит. Какие-то у них дела. — Она вздохнула коротко. жовжала губы. — Если 6 я раньше знала — поинтересовалась бы. А так что ж...

— Но почему ты решила, что у них — дела?

 — А как же! — ответила она удивленно. — конечно! Хасан — я точно помню — какой-то сверток ему передал тогда...

— Сверток? — переспросил я стремительно. — большой?

Да нет, не очень. Просто — бумажный пакет.

Теперь я окончательно понял хитрость Хасана, разгажая всю поддую суть его комбинации! Приехав в Грозный, он прежде всего обощел базарные ларьки и скупил там все имеющиеся карты. Обработал их, подковал. И затем снова вернул продавцам. Продавцы, конечно же, согласились на это; ведь они таким образом зарабатывали дважды на каждой колоде: всякий раз, затевая очередную игру. Хасан посылал к ним своих мальчиков, покупавших якобы совершенно новые карты!

Всеми этими мыслями я поделился с моей Королевой. Она заметила — весьма резонно:

 Возможно, ты прав. Даже наверняка... Но это еще нужно доказать. И тут, я думаю, первым делом надо расколоть Саркисяна. Если он полтверлит...

 Заманить бы его куда-нибудь, — пробормотал я, только как это следать?

 Ну, заманить-то нетрудно, — усмехнулась Марго, мои девочки это умеют. Поворотясь к Алтыне, она легонько — ладонью — похло-

пала ее по тугой, подрагивающей ляжке:

— Неплохо умеют... верно я говорю? Так ведь с этого кормимся, — засмеялась, зарделась та, — на том стоим!

Марго сказала, задумчиво покусывая губы:

 Договорись с ним на вечер. Часов в восемь встретитесь и сразу вели его на Вокзальную в подвал, ты знаещь кула!

И потом — обращаясь ко мне:

Кого позвать?

 Н-ну, можно — Кинто, — сказал я. — хоть мы с ним и поссорились, разошлись... А впрочем, именно потому-то он и годится! Ведь поссорились мы как раз из-за татарина!

— Хорошо, — кивнула Марго деловито. — Кого еще?

Еще можешь позвать Абрека, Ботало, Левку Жида. — Я назвал несколько своих приятелей. И затем предупредил ее:

 Самое главное — чтоб все было тихо! У Хасана полно прихлебателей, имей это в виду. Половина здешнего ворья его должники.

Но это же нам на руку, — возразила Марго, — значит,

все на него злы.

 В общем-то верно, — сказал я, — однако люди мыслят по-разному. Одни захотят метть, другие, наоборот, начнут перед ним выслуживаться. Найдется какой-нибудь ублюдок — сообщит ему, стукнет... Ищи тогда ветра в поле! Нет, милая, лучше wx действовать аккуратно.

. . .

Оставшись один, я долго лежал, размышляя о случившень сл. Я оказался прав: предкурствув не подвели меня. Все баснословные вынгрывы татарина были, по сути дела, фиктивыми. Он обманьвал своих партнеров, а этого не прощают вигде, тем более — у блатных! В нашей среде за такие вещи наказывают беспошадно. И теперь, аквувы глаза, я представил себе сцену, которая вскоре разыграется на Воказальной улице... Среди моих приятелей — среди тех, кого должна была разыскать Марго, — был вазван Абрек. Я вспомнил о нем не случайно. Сусой, темнолиций, всеь исполосованный шрамами, парень этот промашлял бандитизмом в окрестных горах и славился своей жествокстья.

Если Саркисян окажется в его руках, думал я, — он расколется мгновенно, в ту же минуту. К Абрску попасть страшней, чем к любым чекистам. На мгновение мне даже стало жалкоэтого тооговиа...

Незаметно я задремал. И очнулся, разбуженный стуком в яверь.

Торопливо — снедаемый любопытством и нетерпением открыл я замок и вздрогнул: в дверях стоял Хасан! Он был не один. За спиною татарина теснилась его свита. Шуря узкие свои, запукшие глаза, Хасан сказал с порога:

Привет, Чума! Одевайся!

— В-в чем дело? — спросил я расстерянно, — что такое?
 — Как — что такое? — удивился он. — Ты разве забыл.

вчеращний наш разговор? Ты ж меня зарезать грозился. При всех грозился... А потом сказал: «Если проиграюсь — душа с меня вон»... Было?

Было, — пробормотал я.

Ну вот я и пришел — по твою душу...

И подавшись ко мне, он добавил — тихо, медленно, с хрипотпой:

Предлагаю тебе новую партию. Сыграем теперь в перышки... Перо на перо!

Он тихо сказал это, но за дверьми — среди его шестерок вознакло смутное движение, шепоток, легкий шорох. И услышав его слова, я как-то сразу напрягся весь, подобрался внутвение.

Хасан произнес сейчас ритуальную фразу; он вызывал мевя на дуэль! «Перо на перо» — в переводе с блатного — означает: «ном на нож».

В принципе, воровская дуэль мало чем отличается от обычной, класической. Противники сколятся здесь, вооруженные холодным оружием (в данном случае — ножами), овруженные многочисленными сехундатичам. Так же, как и вклассической ситуации, тут есть свои непреложные правила, своя запость:

При составления милицейского протокола (в том случае, если труп не удается воврема скрыть) секунданты выступают в качестве свидетелей... Победитель — кто бы он ни был! объявляется правым, не повинным ни в чем; виноват всеготот, кто умер! Миснно он — по общему свидетельству очевидцев — явился истинным зачинщиком драки; грубиян и насильник, он первым совершил нападение и был убит, причем убит случайно, непреднамеренно, и конечно же, собственным своим ножом?

Понимая обычно, в чем суть — догадываясь о многом — милиция тем не менее инчего тут подслать не может; в уго-ловном колексе РСФСР есть специальный параграф, особый пункт, связанный с понятием «необходимой самообороны». Параграф этот допускает любые защитимые действия, влють до убийства. Конечно, если такие действия оправданны, здесь, безусловно, очень много зависит от показаний свидетелей. И вот почему так важны в блатной дуэли секунданты. Чем их больше — тем лучше для дела.

Хасан привел с собой целую свору... Однако это обилие людей не радовало меня, нет: ведь все они были его ставленни-

ками, его прихлебателями. Я находился сейчас в чужом, враждебном мне окружении и мог столкнуться с любою подлостью, с любой неожиданностью.

Опевайся! — коротко повторил Хасан. — Пойдем.

— Кула? — спросил я.

- Неважно, пожал он жирными плечами, ну, хотя бы на наш пруд! Там тихо, удобно. В крайнем случае - все концы в воду... — И произительно глянул на меня. — Согласен?
- А почему бы и нет, усмехнулся я, стараясь говорыть. как можно небрежней. — место подходящее. Обожди-ка ми-HVTKV!

- Я отвернулся, расстегивая халат. И тут же опомнился. сообразил, что ламский этот халатик, в сущности - единственное мое олеяние.
- Слушай, Хасан, проговорил я озадаченно, я согжасен с тобой пойти куда угодно. Но как это сделать? Вся моя ожежда-то ведь у тебя... А новой я пока еще не обзавелся.
- Та-ак. протянул Хасан. так. Ну, что ж. Ож наморшился, собрал складки на лбу. — Не можещь идти павай злесь схлестнемся. Пока твоей Марго нет... Не люблю. признаться, бабынх воплей.

Ага, - тут же подумал я, - он, очевидно, не знает пока ничего. А то, что он явился нменно сейчас — это просто совпадение. Но все же и здесь ему везет! Опять он, проклятый, в выягрышном положении! Все шансы — на его стороне...

 Что ж, Хасан, давай схлестнемся. — сказал я, — проверим последнюю талию... Но, полагаю, игра будет честная?

 — А как же? — широко ухмыльнулся татарин. — честность — мой девиз!

 Ну, если так, — сказал я, — верни мне финку. Ты ведь ее - поминшь? - забрал вчера вместе с барахлом...

Так у тебя что ж, другой нету? — спросил он медленно.

Как видишь. — Я развел руками.

С минуту он молчал — размышлял о чем-то. Потом заглянул в коридор. Махнул рукой:

 Заходи, ребята! — И грузно шагнул ко мне навстречу. Я отстранился невольно... Тогда Хасан сказал, затягивая слова, презрительно оттопырив нижнюю губу:

Не будь таким нервным.

Он нагнулся н вытянул из-за голенища ножик. Ледяным синеватым блеском вспыхнуло узкое лезвие. Вспыхнуло и погасло: Хасан подбросил нож и ловко поймал его. И потом еще раз. И снова шагнул — приблизился вплотную — держа финку в полусогнутой руке, целясь в живот мне колючим, отточенным жалом.

- Слушай, но это не по правилам, быстро (быстрее, чем следовало бы!) заговорил я, чувствуя, как живот мой и спину обдает знобящим холодком. — Если уж играть, то на равных... Где мой нож?
  - А разве это не твой? поднял брови татарин.

— Нет.

Извини, браток. А я уж было хотел это перышко отдать тебе...

Он явно резвился, баловался, наслаждаясь моей безавшятностью. Коренастый, широкоплечий, он стоял, прочно расставив ноги и поитрывая мерцающим лезвисм. А вокруг — теснись по стеньм и заполняя комнату — настороженно помалкавала многочисленная его челядь: всевозможные шестерки, медкая шпаль.

Все они ждали конца. И конец этот был им ясен так же, как и мне самому. Я был приговорен, находился в безвыходном положении. Все сейчас зависело от Хасана... А он не спетии п

Хасан не спешил! Он слишком был уверен в себе. Прирожденный игрок, он издавна привык полагаться на фортуну. И она викогда не подводила его раньше.

Однако на этот раз - подвела!

С грохотом распахнулась дверь, и в проеме ее увидел я лица Кинто и Абрека.

Следом за ними появилась Марго; она придерживала за плечи побледневшую, плачущую Алтыну.

- О-о-о! сказал Кинто. И присвистнул протяжливо. И Хасан тут. Собственной персоной! Вот это здорово; тебя-то нам и напо...
  - A зачем я вам? спросил Хасан.
  - А ты не догадываешься? прищурился Кинто.

Неспешно, вразвалочку прошелся он по комнате. Согнал со стула одного из хасановских мальчиков — уселся сам. Раздвинул колени и потом, опершись о них ладонями:

- Не догадываешься? повторил с укоризной. Ай-айай! Что же это с тобой стряслось? Такой всегда был шустрый, сообразительный, все знал! Как блатных обманывать, как карты ковать...
- Какие карты? При чем тут карты? завертелся татарин. Ничего не знаю!
  - А вот Саркисян говорил...

Саркисян? — прошептал Хасан.

— Ну да, — задушевно, почти ласково сказал Кинто, — Саркисян. Который на базаре торгует. Знаешь такого?

Нет, — пробормотал Хасан, озираясь и легонько двига-

ясь вдоль стены — в глубь помещения.

 — А он тебя признал. И рассказал кое-что. Ха-а-рашо рассказал! Подробно, как на исповеди!

— Не представляю, что он вам мог рассказать... — Хасан облизнул пересохшие губы. — Да и вообще, где он сам?

Нету его, — сказал Кинто сокрушенно, — нету.

Как так нету? — вмешался я в разговор.

 Очень просто, —пробормотал Кинто, — нету. — Он указал пальцем через плечо — в сторону Абрека. — Переставался твой корешок...

Абрек стоял у дверей, посасывал прилипший к губам окурок, исподлобья оглядывал комнату. Он стоял так — длиннорукий, тощий и жилистый, — и под тяжелым его взглядом касамокские ребьта пусляю жмупились и польжимались.

жасановские ребята пугливо жмурились и поджимались.
— Слушай, Абрек. — спросил я, нахмурясь, — что у вас

там произошло?

- Да как тебе сказать, пожал плечами Абрек. Промашка вышла. Он, понимаешь, поначалу не хотел колоться, яу, я осерчал маленько...
- Прома-а-ашка, низким вздрагивающим голосом отозвалась вдруг Алтына. И всхлипнула, стукнув зубами. — Ты бы видел, что он, зверь, с ним сделал! Что натворил! Привязал к стулу, а потом...

 Ладно, тихо, уймись, — торопливо склонилась к ней Марго. — Молчи, милая, молчи.

— Я молчу, — запинаясь, с трудом выговорила Алтына, я молчу...

И она как-то странно выгнулась вся, запрокинула голову: у нее начиналась истерика.

 Главное, это ж я заманила его! Позвала, мигнула — ну, он и пошел, — причитала Алтына, захлебываясь, задыхаясь от слез. — Доверчиво пошел, с охотой. Теперь его кровь на мне!

При этих се словах меня передернуло; случилось все то, о чем я дотадывался и чего втайне опасался с самого начала... Абрек перестарался, переборщил. Он всетда перебарцивал. Любое связанное с ним дело пахло кровью — это знали все! И я это знал. И Хасан тоже.

Никто из нас не заметил — когда и как оказался татарин возне окна. Взгляды всех находящихся в комнате прикованы были к Алтыне; Марго успокаивала ее, совала ей какие-то таблетки; Кинто, чертыхаясь, поил ее водой. Я суетился здесь же. И когда раздался звон разбитого стекла, все мы удивленно поворотились к окошку.

Поворотились и уридели, что рама сорвана, болтается на одной петле, горшок с геранью сброшен на пол, и все вокруг усыпано стеклянным блескучим крошевом, глиняными черепками, красными брызтами рассыпавшихся цветов.

- Хасан исчез. Он воспользовался общей растерянностью и суматохой и выпрыгнул через окно. Сделать это было нетрудно — Марго жила на первом этаже.
- Упустили, завопил я. Из рук ушел... что же делать, братцы?
- Н-да, глупо, пробормотал Кинто, подойдя к окошку.
   Он смахнул рукавом осколки с подоконника, потрогал шаткую раму.
- Глупо получилось. Не чисто, не по-деловому. Ай-ай-ай...

Кинто расстегнул пиджак — достал из-за пояса вороненый, масляно поблескивающий кольт. Осмотрел его внимательно, с треском прокрутил барабан. И ловко вскочил на подоконник.

- Где ж ты собираешься его искать? спросила Марго.
- Не знаю, сказал, оборачиваясь, Кинто, да все равно — далеко он не уйдет.
- Что же, ты прямо на улице, средь бела дня, пальбу откроешь? В открытую? Нет, Кинто, так не годится!
- Ну, а как же тогда быть? наморшился Кинто. И опустился на корточки. Неужели дадим ему уйти? И как его потом достанешь? Где?
- Во всяком случае не на пруду, сказал я, в кодлу ож все явится. Не такой, братцы, он дурак! У него теперь одиж выход; бежать из Грозного...
- Это верно, пробасил от дверей Абрек. (Он по-прежнему стоял на пороге — мусоля папироску, загораживая собою выход.) — Хасан не дурак. Однако без барахла своего он не уйдет. Полтора миллиона — шутка сказать! Головой ручаюсь, он первым делом за вещами своими, за грошами, за своным золотишком кинется... Вот там-то и надо его пасти.
- Но где это все у него спрятано? задумчиво поднял брови Кинто.
- А это мы у мальчиков спросим, усмехнулся Абрек. —
   Они в курсе.

Он сказал это, и сейчас же среди хасановских ребят возникла тихая паника. Они сбились в кучу и испуганно замерли.

Абрек обвед их сумрачным цепким взгляжом. Потом номана одного из них пальцем:

— Или-ка, голубь, сюда! Ты меня знаешь?

 Знаю, — с готовностью ответил тот. Приблизился к Абреку. И как-то съежился сразу — словно бы вдруг зазяб. — Слышал — о чем речь? — спросил Абрек.

— Ara...

— Хасанову хавиру можещь указать?

— Могу! Ради Бога!! Но у него их две... тебе какая мужна? Обе! — отозвался Кинто. Грузно — похрустывая битым етеклом — слез он с подоконника. Спрятал револьвер под пиджак. — Обе нужны. И сразу! Сейчас! Тут ни минуты терять исльзя.

Абрек сказал, выплюнув окурок:

 Тогда разделимся. Я пойду с этим, а ты прихвати пругого кого-нибудь...

— Лады, — кивнул Кинто.

Он посмотрел в угол на столпившуюся там глухо шепчушуюся шпану — и приказал властно:

 Идемте-ка все! Покажете, где да что... Тут вам делать **ж**ечего... Но с-с-смотрите у меня: без фрайерства, без хитростей! Если только что-нибудь — положу на месте.

И он небрежно — растопыренной пятернею — похлопал по пиджаку, по тому самому месту, где грелся у его живота тяжелый вороненый кольт.

32

#### СОМНЕНИЯ

 Что же, все-таки, было там, на Вокзальной? — спросил я затем у Марго.

 Ах, да что... — она вздохнула, косясь на Алтыну; та лежала на диване ничком, расслабленная и притихшая, и суля по всему - спала.

Этого Абрека ты ведь лучше меня знаешь.

Знаю, — сказал я, — лютый мужик.

И тотчас припомнился мне случай, происшедший в Тбилиси, чудовищный случай, о котором и поныне еще толкует все кавказское ворье... В одном из тбилисских ресторанов за банкетным столом сидели однажды урки, собравшиеся на тол-ковище. Был среди них и Абрек. Внезапно к столу подошел некто Гоги — местный блатной с запятнанной репутацией. О нем ходили нехорошие слухи. Поговаривали, будто где-то он был удичен в нечестных поступках — и не смог оправдаться...

Когда Гоги появился возле стола, урки умолкли настороженно. Потом один из самых авторитетных — старый ростовский валомщик по кличке Бес — сказал негромко, вполовину голоса:

Сгинь, мерзавец.

- Но почему? уперся Гоги, за что? На каком основании?
- Не шуми, —предупредили его блатные, кончай базарить! Ты свою вину сам знаешь.
- —Ничего не знаю, заявил Гоги, никакой моей вины нету. А за чужую болтовню я не ответчик.

— Значит, не уйдешь?

Нет! А если я в чем грешен — пусть докажут...

И вот тогда поднялся из-за стола Абрек. Он встая, вертя в пальцах вилку, небрежно понгрывая сол. Подошел к несчастному этому парню. И вилкой проткнул ему глаз. Проткнул и вырвал, и потом, посолив этот глаз, невозмутимо сжевал его, съсл. защив божлюм теоликого цинанально.

Все это я вспомнил сейчас. И повторил:

Представляю, что он следал с этим Саркисяном!

— представляю, что он сделал с этим саркисяном:

— Все лицо ему искромсал ножом, — сказала, нервно закупивая. Марго. — Смотреть было жутко.

— Так... И куда ж вы его потом дели?

— В том подвале есть котельная. Понимаешь? Пришлось его в топку бросить — чтоб никаких следов...

 О, черт возьми, — проговорил я, содрогаясь, — о, черт, что за проклятый мир? Куда я попал? Теперь и Хасана эта

участь ждет... Да плевать на все его подлости!

— Не психуй, — жестко сказала Марго. И рывком загасила о стол сигарету. — Об этом раньше надо было думать. Ты ведь сам все затеял! И участь свою выбрал сам. Кого ж теперы винить?

— Да, да, ты права.

Я почувствовал вдруг усталость — отчаянную и безмерную. На душе стало муторно и некорошо... Подруга моя сказала правду: я сам был во всем виноват! Я сам избрал такую участь, и вошел на дно, и с каждым днем опускался все ниже и ниже...

Что-то случилось со мною, что-то во мне словно бы надорвалось. Так бывает с туго натянутыми струнами; одно неосторожное движение — и волокия лопаются, звеня.

- Я устал, сказал я спотыкающимся, тягучим, сонным голосом, я страшно устал! И вообще, я не знаю, как мяе жить дальше... Не знаю... Во всяком случае, так, как сейчас, я жить не могу! Ты понимаешь меня, Королева?
- Понимаю, ответила она и неожиданно мягко, тепло, почти по-матерински погладила меня по голове. — Понимаю теперь, какой ты есть...

Это какой же? — самолюбиво дернулся я.

— Это какои ке: — самоновою дернулся ж.

— Ну, ну, не ершке, — сказала она, продолжая поглаживам веня, ворошны мои волосы, — не дергайся попусту! Так,
конечно, мужик. Стоящинь см; а до дела пока еще не дозред.
Есть в тебе задкая червоточина, как и в этой дуре моей, в
Алтыне. Интеллигентность вас губит, вог в чем вся суть! Доберенкими хотите быть... А в нашем мире на таких — на доберенких — воду возят. Доброта — как навоз, еюз земло удобрякто... Та в ягот пожалел сейчас Хасана, а он тебя не пожалел
бы, нипочем бы не пожалел! И прав был бы по-своему; он
ставая сволочь, он знает жазнь А тебя чить еще нади-

Она легонько сжала пальцы. И корябнула мне голову,

уколола остриями ногтей.

 — Ах, еще тебя много воспитывать надо. Всему учить — и делам и любви.

— Но ты ж только что сказала, что для любви я гожусь...

— В общем, да, — усмехнулась она, — талант имеется... А вот выучки пока маловато, ты еще простоват, неопытен. Тонкостей не понимаешь. Ну, ничего, я за тебя возьмусь! Главное, чтоб сила была, остальное приложится.

Так мы долго с ней беседовали. И постепенно я угрелся, отмяк. Волна отчаяния, заклестнувшая меня, опала; стало легче лышать. И я сказал поголя:

— Налей-ка, милая, волочки!

— глалеи-ка, милая, водочки:
 — Вот это — другой разговор, — согласно кивнула Марго,

это правильно.

Она быстро собрала на стол, наполнила стопки и затем — поднимая свою:

— Ну, — сказала, — бывай здоров!

И тут же прищурилась пытливо:

Кстати, как ты себя чувствуещь? Как твой грипп?

— Ты знаешь, — медленно, удивленно проговорил я, — а ведь он, по-моему, прошел.

Грипп и действительно прошел! Сказалась, вероятно, та нервная встряска, которую я нынче днем получил; она явилась лучшим лекарством.

 Шумный выдался у нас денек! — вздохнул я и выпил волку и покосился на разбитое окно: за ним уже клубился вечер, густела и реяла синяя тьма.

Гле-то там, в наплывающей ветреной темени, шла сейчас погоня за Хасаном... И словно бы отзываясь на эту мою мысль.

глухо вскрикнула и застонала во сне Алтына.

Она лежала, разметав руки, пыша неровно и трупно. Брови ее были сведены. Под глазами плавились тени. Две моршинки — две горькие трешинки — обозначились в углах запухшего рта.

- Разбули ее. Марго. сказал я. пускай выпьет с нами.
  - Она не пьет, отмахнулась Марго.

— Совсем не пьет?

- Ни капли. Она же марафетчица! Курит план... Ну, еще и колется иногда... Она и сейчас под марафетом. Я ей снотворное дала — тройную дозу — пусть отлежится, успокоится.

 А ведь хорошая баба. — сказал я, разглядывая спящую. — мололая еще... жалко.

 Баба! — Марго поджала губы. — Была когда-то бабой... А теперь одно только название. Одна видимость. Лекорация. как в театре. Понимаешь?

Не очень... Объясни.

 Ей операцию делали, — понизив голос, уточнила Марго. - вырезали все, подчистую.

Как же это с ней стряслось?

- Ну, чудак. Была больная и запустила... Неужто не ясно? Слава Богу, попалась мне вовремя. Я подобрала ее, помню, в сарае, в грязи; она совсем плохая была, уже и ходить не могла.
- Не надо, не надо. забормотала вдруг Алтына. Умолкла на миг. И потом сказала тоненько:

Встретимся в порту.

 Ленинград, наверное, вспомнила, — оглянулась на нее Марго. — родину свою... Она, между прочим, из культурной семьи. Отец у нее известный питерский профессор!

Так узнал я историю грозненской проститутки — Алтыны. Все началось с марафета.

Впервые она попробовала анашу, когда ей исполнилось шестнадцать лет. В тот год Алтына (тогда ее звали Светланой) приехала из Ленинграда в Ялту, в гости к родственнице своей, к престарелой тетке.

Слоняясь целыми днями по городу, по знойным черноморским пляжам, она вскоре познакомилась с местной уличною ппаной. И сдружилась с нею. Стала бывать в притонах. И вот там-то ее научили курить. Ее быстро и многому там обучили...

Старая тетка ес (между прочим, заслуженный педагог, орденовоесц, директор рабонной школь-десятилетки) не заметила в деячонке никаких перемен. Она вообще ничего не замечала до тех пор, покуда не стръскаюсь беда... Светалав исчезла, скрылась из дому. И не вернулась больше. Ве сманил и учез с собою досский украган. Серега Зесрь.

Он гастролировал тем летом в Крыму и случайно — мимокодом — зашел в одну из ялтинских портовых малин. Увидел гам Светлану. Влюбился в нее. И уже не выпустры из когтей.

Так началась ее босяцкая, блатная жизнь,

Серега Зверь увез ее в Одессу, оттуда они отправились в Днепропетровск; поколесили по Украине, затем попали на Кавказ.

Хороший квартирный вор, опытный домушник, он всюду добывал деньги — немалые деньги! — и тратил их, не скупясь, на свою подругу.

Светлане нравились эти поездки — новизна впечатлений, перемена мест... Она не знала, что Серега мечется по стране, гонимый страхом, спасаясь от мести блатных.

Хороший вор, он был, по сути дела, отвергнут законом: за вим числились старые лагерные грехи! Он ссучился на Кольме, в Заполярье, — далеко от зацениих мест. А ге, кто знали об этом, по-прежнему силели еще, тянули срока... И в.е же душа его не могла быть спокойной. На каждом шату его подстерегала неожиданность — роковая встреча, внезапное разоблачение... Мир мал и тессн — истина эта известна всем. Особенно хорошо ез закот шпионы и уголовники.

И то, чего он боялся, однажды свершилось. На одной из дагестанских станций Серега услышал вдруг чей-то возглас:

Здорово, ссученный!

Вздрогнул и оглянулся и встретился взглядом с чужим, незнакомым ему человеком. Человек был незнаком, но сами слова его, и интонация, и

Человек был незнаком, но сами слова его, и интонация, и грозный, сокрытый в этом смысл — все было знакомо Зверю. Знакомо до ужаса, до тошноты.

Он понял, что его нашупали, нашли. И уже знал теперь, отлично знал про все, что с ним должно случиться.

В ту ночь он пил — отчаянно, с надрывом, удивляя свою девочку необычной, почти ребяческой нежностью...

А наутро его не стало. К нему пришли и позвали его к друзьям, на разговор. По словам Марго, за ним пришла какая-то женишна... И вот тут, наконец-то, я понял переживания Алтыны, осознал, в чем причина недавней ее истерики.

Она, конечно же, вспомнила собственное свое прошлое! Увидела в том, что случилось, нечто общее с судьбой Сереги Зверя. С ним, очевидно, поступили так же, как и с этим Саркисяном; во всяком случае — вполне могли так поступить.

Серега ушел и канул навечно. Светлана осталась одна без денег, без друзей, без чьей-либо помощи. Началась новая

жизнь, бездомная и бедственная.

Квартиру, где она жила, пришлось оставить, вещи продать. И все же в Ленинград, к родителям своим она так и не вернулась. Не захотела. Не нашла в себе сил.

Она была уже конченой, пропащей. Возврата в прежний мир не было — Светлана это чувствовала и жила бездумно, отрешась от всяких надежд.

Какое-то время она скиталась по югу страны вместе с бродягами и нищими (блатные весьма метко называют их «крахи»), ночевала на вокзалах и пустырах, отдавалась за ломоть хлеба, за одну затяжку анаши... Вот тогда-то и появилось у нее это прозвище — Алтных

А затем она заразилась; случилось то, что было, в сущности, неизбежным. Больная, брошенная всеми, Алтына потибала — и выжила случайно, благодаря Марго. Встреча с этой бандершей, со знаменитой этой королевой проституток, явилась для нее подлинным спасением.

Марго подобрала ее, пригрела, поставила на ноги. И постепенно, из «подзаборницы» — из дешевой и грязной вокзальной шлюхи — Алтына превратилась в отличную профессионалку, в проститутку высокого класса...

Она лежала теперь, разметавшись на диване, легонько постанывала и что-то горестно лопотала во сне. С виска ее вдоль шеки — стекала желтая, с медным отливом, вьющаяся прядка. Голубоватая жилка подрагивала на шее.

 Да, досталось бедняге, — заметил я, пристально, с жалостью разглядывая Алтыну, — хлебнула лиха, что говорить!
 Потом, резко поворотившись к столу, взял графин. Налил

Потом, резко поворотившись к столу, взял графин. Налил водки в стакан — и опрокинул его в горло, не глотая.

— Все мы здесь, в сущности, покалеченые. Разве не так,

Марго?
— Так-то оно так, — повела бровью Марго. — Конечно...
Но — к чему ты это?

Да просто. Подумал о жизни... Знасшь анекдот про бочку?

— Нет. Какой?

- Приводят еврея в ал. Там, известное дело, наказывают решников поджаривают, вешают за ребро... Сатана говорит: «Выбирай сам что поправится». Ну, еврей рад. Ходит, пригиздывается. Наконец, видит: в углу громоздятся бочки, наполненные дерьмом. В них люди стоят по поке в дерьме в покуривают... «Вот это по мне», ульбается сврей. «Залезай», приказывает стагана. Грешник наш залезает в бочку. Закуривают... Доволен. А в следующий момент по рупору раздется команда: «Бросай курить становись на руки» Понимаешь? Так вот мы все на Руси и живем: одна минута перекура, а остальное время на руках...
- А что ж делать? Марго вздохнула коротко. Лоб ее наморшился.
- Но почему нет людям счастья? И если есть оно то гле? Гле оно?
- Счастье? переспросила Марго. Помедлила, потягиваясь. И вдруг добавила, раздувая ноздри: — Счастье, голубчик, впереди. А как натнешься — все сзади!..

Ночью — уже поздно, накануне зари — явился Кинто. Он пришел усталый, запыленный. Отпыхался, присев к столу, зашуршал папиросами, прикуривая. Потом сказал:

- Я ненадолго... Дела... Значит, так: ушел все-таки татарин. Облапошил нас!
- Он что же, так и не попытался взять свои вещи, уливился я.
- У него, оказывается, не две хавиры имелось, а три... Мы это уже потом выяснили, случайно. Он все самое ценное, золотишко и гроши, хранил, сукин сын, возле станции, в бара-
- ке, у знакомого мужичка одного.

   Все заранее обдумал, усмехнулась Марго, все учел... Ловок!
- Вы в том бараке побывали, конечно? спросил я стремительно.
  - А как же?!
  - Когда это было? В котором часу?
  - Где-то около десяти…
- А рванул он отсюда, примерно, в два часа дня. Я покосился на Марго. Так?
  - Да вроде бы, замялась она, не помню уж точно...
- Я помню, сказал Кинто, когда мы вышли с Абреком — было четверть третьего... но в чем дело?

- За это время через Грозный проходит обычно тесть поездов дальнего следования и несколько местных. Надо бы теперь разузнать...
- Ах, ты вот про что, махнул рукою Кинто. Не волнуйся, уже узнали! Он отчалил с ростовским, четырехчасовым. Его ребята на перроне засехли. Жалко, они тогда еще не в курсе были.. Но это, в общем, пустяки. Главное дело сделано. След найден!
  - Да, с облегчением сказал я, это самое главное.
- Я разговаривал с Кинто и невольно каким-то красшком сознания удивлялся собственым своим слоям. Я словно бы раздвоился и никак не мог разобраться в своих опущенать. И тром свей у средно разоблачал Касана. Затем в конедение не пожалел его, раскаялся, восстал против жестокостей биатного мира. А теперь вог, узная, что татарии перехитрил нас и скрылся, я снова жажду мести, помогаю розыску, коуч. чтобы он был ваят и наказан!
- Глупо как-то все получается, подумал я вскользь, мечусь, раздваиваюсь, противоречу сам себе... Любопытно, какие еще перемены произойдут со мной за эту ночь?
- Я к вам прямо со сходки, сообщил Кинто, было толковише...
- Ну-ка, ну-ка, заинтеросовалась Марго, расскажы Пришля все хасановские должиния, все его жертвы. Рыл сто не менее того. Рень держал Ботало. Он сказали его не менее того. Рень держал Ботало. Он сказали его и унес в своем клюне, дело в принципе... Так фрайернуться, как ми, это же неслыжанный позор! Если мы не сышем татарина, с нас будет сменться вся босота от Одессы ко Вланивостока».
  - Хорошо сказал, одобрил я, точно!
- Между прочим, Кинто быстро взглянул на меня. Тебя там все хвалили...
- Он у меня умненький! Марго ласково потрепала меня по плечу. Только вот психованный немножко.
  - Перестань.
- Я отвел ее руку. И потом сказал одновременно хмурясь и улыбаясь:
  - Какой я умненький? Наоборот, дурак...
- Брось ломаться! сказал Кинто, в самом деле если б не ты, Хасан еще долго бы не был разоблачен. Это всем почетно
- Ну, а если бы не ты, ответил я тогда, Хасан меня прикончил бы здесь выпотрошил в два счета... Я ведь был в его руках!

- Ну, значит, мы квиты? медленно проговорил Кин-
- Выходит так.

Кинто привстал и протянул мне руку: ,

- Давай, старик, забудем то, что было! Не обижайся. Не держи зла. Расстанемся друзьями... Идет?
- Идет, сказал я, пожимая твердую его, сухую ладонь.
   Но почему расстанемся?
  - Так ведь я уезжаю.
    - За Хасаном, что ли?
- Ну, да. У нас тут целая бригада создана. Поезд отходит через сорок минут.

Марго сейчас же сказала, наполняя стаканы:

Выпьем, раз такое дело.

И мигнула глазом:

Пусть все будет хорошо!

Пусть будет, — сказал Кинто.

Мы дружно сдвинули стопки. Затем он встал, вошел к дверям. И глядя ему в спину, я вдруг забеспокоился.

и глядя ему в спину, я вдруг забеспокоился.
 Погоди, — позвал я, — ты что же, хочешь ехать бев

- меня?

   Так ведь ты болен, растерянно пробормотал он, оборачиваясь в дверях и теребя картуз, мне Марго еще вчера утоом говорила...
- Конечно, сказала, потянув меня за рукав, Марго. Да и куда ты вообще годишься в таком виде без штанов? Посмотри на себя!
  - Ёрунда, отмахнулся я, штаны где-нибудь найдем, шравда, Кинто?

Он молча пожал плечами. Тогда я поспешно шагнул к нему. И покачнулся, цепляясь за спинку стула.

Комната померкла вдруг и закружилась; предметы сдвишулись, исказились... Красноватое облачко скользиуло по мосму сознавню и на миновение застлало взор. И из багряной этой мути просочился голос Марго — неясный, звучащий как бм издалека:

Ну вот, сам теперь чувствуешь...

— Я ме болен, — хрипло выдохнул я, — я пьян. Грышк давно кончился... Я просто выпил. Это пройдет. — Па у тебя же вель жар. — сказала Марго.

— да у том же ведь жар, — сказала парто.

М я почувствовал на щеке прохладное прикосновение се
ладони. — Ты вель горишь. Ложись-ка, миленький, ложись.

— А где Кинто? — спросил я, слабо сопротивляясь.

— Ушел уже, — ответила она, укладывая меня в постель. — Уехал... А ты — спи!

# КОРОЛЕВА И ЕЕ ДРУЗЬЯ

Приключение на сталинском пруду не прошло для меня дом; я жестоко простудился и провалялся в постели, в жару, нас нелели.

За это время я успел приглядеться к Марго и слегия разобраться в ее делах.

Дела у нее были большие и самые разные.

Марго, как оказалось, возглавляла не только ростовский, шзвестный мне притон. Она входила в солидную корпорацию — была там чем-то вроде члена правления. Корпорация эта окватывала почти все города Северного Кавказа; ей принадлежали несятки подпольных увеселительных завесный.

Занималась Марго и другим прибыльным бизнесом: нерепродажей ворованных «темных» вещей, а также — документов. Именно это последнее обстоятельство и привело ее теперь в город Грозный, в столицу Чечено-Ингушетии.

в город г розныи, в столицу чечено-ингушетии. Здесь я чувствую, что должен объясниться. События, о которых я вам рассказываю, происходили в 1946 году — вскоре после гого, как была, по приказу Сталина, почтя полностью ликвицювана небольшая эта веспублика...

...Как и в эпоху вавилонского пленения, шли по горным дорогам люди, нагруженные скарбом; мачал, разбредаясь скот; плакали дети в ночи. Все было, как в баснословной древности! Только конвой, подгоняющий народ, одет был в красжоаммейские пинели.

Подей согнали к железнодорожному полотну — вогрузктм в товарные составы и отправили на поселение в Среднюю Азвю, за Урал и в Сибирь. Операция эта проведена была довольно ловко, со знанием дела. Территорию республики очистили в короткий срок.

Очистили быстро — но все же не полностью. Дело в том, что высылке подлежали не все вообще жители гористой этой страны, а только — ингуши и чечены; только те, у кого были определенные паспорта.

Некоторые из них сумели укрыться во время облавы, спастись от нес. Иные бежали с этапа и тайно вернулись в родные места. И всем им теперь необходимо было обзавестись новыми буматами.

Неожиданный спрос породил ответное предложение; мгновенно возник черный рынок, снабжающий население всякого рода «ксивами» — паспортами, справками, метрическими свидетельствами и удостоверениями личности.

В Грозный и в соседние города съсхались фармазоны м мощенники всех мастей и разрядов. Они потянулись сюда с разных концов Советского Союза. Больше всего было здесь специалистов из Ленинграда и Одессы. С одесситами, в основном, и держала контакт Королева Марго.

Она ведь и сама была родом из Одессы, из этого русского Марселя! Выросла там, в портовых кабаках, — и прошла хоро-

шую школу.

Марго была старше меня на семнадцать лет и помнила еще классяческую воровскую Одессу: Одессу Мишки Япончика, Семки Рабиновича и Соньки Золотой Ручки; мир контрабапдистов и портовых жиганов, дерзкик налетчиков и рыцарей Моллаванку.

Ее частенько посещали старые друзья. Приходил некто Мех, тщедушный и юркий, с аккуратию подстриженными усиками над тонким, безгубым ртом. Он постоянно хихикал и поеживался и мелким нервным движением потирал ладонь о лалонь.

Усевшись, он тотчае же поджимал одну ногу под себя, а другую закручивал штопором вокрут ножи студь. И в такой позитуре — ежась и потирая ладони — подолгу беседовал с марго, предвался востоминаниям... Они знали друг друга с детства, росли на Черноморской, в одном доме, и с умилением. с элетической трустью вспоминали ввяние свем готом.

— Твоя покойная мамаша, Марго, — говорил он, ерзая на студе, — была умная женщина. Ныпче тажи нет и больше уже наверняха не будет... Не помню, в каком — дай Бог сообразить! — кажется, в двадцать восьмом году, когда я получка первый приличный гонорар за аферу с говарными накладными, она сказала: «Марк, мое старое сердце радуется, глядя на малодежь. Все вы помаленьку выходите в люди. Дано ли с Марго дрались из-за горшка и бетали, размазывая по улицам сплиг? А вот сейчаст в уже — фармазон, уважаемый человек. И девочка моя тоже хорошо устроена; я видела, в каком белье опа ходит! Такого белья нет даже у жены итальянского консула. А если кто скажет, что это не так — то пускай он гортем... я рада за молодежь и могу теперь умереть спокойно!»

Нередко вместе с Марком приходили братья Новицкие инферентации по изготовлению печатей. Тогла в поме становилось шумно. Новицкие были люди всселые. Один из них, Аркадий, хорошо играл на гитаре. Другой, старший брат, Яков, любил произносить застольные тосты.

Тосты были у него замысловатые, длинные, и начинал он мх издалека... — Летела однажды стая птичек. — повествовал он, взлымая над столом стакан и выпячивая толстые сальные губы, - она летела долго и приморилась, но продолжала-таки свой путь. И лишь одна маленькая птичка - хитрая птичка, в сущности говоря, эгоистка! - решила сачкануть и попастись на травке... И вот она опустилась в кусты и подумала: «Нехай другие вкалывают, а мне и тут хорошо!» Но фрайерскую эту мысль она не успела додумать, потому что ее мгновенно сожрали волки... И правильно сделали, конечно! Но к чему я это все говорю? Я к тому это все говорю, что никому и никогда нельзя отбиваться от стаи. Напо всегла пержаться своих, быть возле своей бранжи. Это закон диалектики! И сейчас я пью за нашу Марго - пусть она живет двести лет - за нашу королеву, которая знает законы и понимает, что - почем... Когда здесь, на Кавказе, запахло жареным, она сразу же вспомнила Одессу и вызвала нас! Когда-то давно мы помогли ей... помнишь. Аркашка, какую справочку мы замастырили для губериского суда? Когда защитник Марго предъявил ее, обвинителя хватил инсульт, он потерял дар речи и, насколько мне известно, не может обрести его по сей день... Мы выручили Марго, помогли ей, а теперь она помогает всем нам. И это прекрасно!

С братьями Новицкими у меня случился однажды забав-

ный разговор

Помию, я дремал... И был разбужен рокотом голосов. Братья толковали, как я понял, о паспортном режиме, о внутренней политике государства. Я слушал их некоторое время, а потом сказал:

- Вы мне вот что объясните... Здешняя республика еще недавно находилась как бы на осадном положении, была наводнена войсками МВД. Да и сейчас еще тут полно чекистов — вель так?
  - Так, согласились братья.

— Почему же в таком случае власти не трогают нас — уголовников — не мешают нам?.. Как это понять?

 Очень просто, — сказал Аркадий, — охраной порядка занимается здесь не столько милиция, сколько военная комендатура. А ей уголовники не интересны. Ей ингуши интересны. Вообще, политические враги.

— Но какие же враги — ингуши? — усомнился я. — Дети гор, что они понимают в политике?

- Ови-то, может, не понимают. Зато МВД все понимает отлично!
  - А кстати, в чем они провинились? За что их?
- Ч-черт их знает, проворчал Яков. И почесал кудлатую свою рыжую бороду, разве поймешь? Да это и неважно. В партии ведь блатные порядки. Если кого обвинили ош волжен тут же оправдаться. Не сумел значит, враг!
- У Сталина есть одно высказывание, подкватил Аркадий, — не помню уж точно — как там... Что-то вроде того, что, «если бы мы придерживались своих законов так же, как и блатные, мы бы давно уже достигли коммунизма».
  - Ну, это ты, Аркашка, врешь, сказала Марго.
- Лопни мон глаза, не вру, серьезно ответия Аркадий. Поройся в его книгах, найдешь!
  - А ты, что ли, рылся?
- Я нет. А вот Костя Граф читал! Он мне и сказал об этом... Насчет Кости. я лумаю, ты сомневаться не будель.
  - Ну, если Кости, пожала круглым плечом Марго.
    - Ну, если Костя, пожала круглым плечом марго.
       Ну, если Граф, как дальнее эхо отозвался Яков.
- Аркадий взял с пола гитару. Лениво ущипнул струну. Потом пол тягучий звон ее проговорил усмещливо:
- Вообще, если вдуматься, Сталин он кто? Он вежсамый настоящий уголовник. Такой же, как и все мы.
- Как мы? с обидой возразил Яков, нет уж, извини. Я не согласен. Мы, фармазоны, все-таки интеллигенция. А он, судя по всему, обыкновенный авлабарский блатарь...
- Эх, был бы он блатарь! заметил я тогда, был бы ом блатарь, я бы вызвал его на толковище, предъявил бы ему пару слов... Нет, ребята, вы урок не обижайте. Хоть он и таком же, как мы, но все же не наш!
- Ну, значит, просто ссученный, медленно и звучио сказала из угла Королева Марго.

Костя Граф, о котором упоминали братья, был высок, дороден и совершенно лыс. На хрящеватой его переносице поблескивало пенсне в золотой оправе. И во рту, когда он улыбался, видислись два рада золотых зубов. Сын галицийского портного, он выдавал себя за шляхтича, за польского аристократа, и надо сказать, это ему удавалось вполне! Лощеный, вадушенный, всегда отлично одетый, Костя производил внушительное впечатление.

Вообще, это был деятель крупного масштаба — ученых егапарного Рабиновича, один из последних представителей вымирающего племени кукольников и аферистов. Было интересно слушать, как он и Марго разговаривали, перебирая имена былых друзей и знакомых и поминая своих учителей.

Потягивая кислое вино (Граф пил только сухие вина водки не признавал), дымя сигарсткой, вправленной в длинный янтарный мундштук, он говорил, слегка гнусавя и небоежно растягивая гласные:

- Ах, душа моя, как быстро, как стремительно бежит время! Страшно подумать: ведь почти никого ужё не осталось: а какие были люди, Боже ты мой! Какое общество собиралось на Дерибасовской, а Данжероне и гам — ну помнишь? — где я вверяме с гобой познакомился.
- Ты, наверно, имеешь в виду малину на Пушкинской, подсказывала Марго, напротив табачной фабрики? Со мной еще была тогда Любка Блоха. Ее потом зарезали в порту.
- Вот, вот. На Пушкинской... Какое изысканное общество! Сема, Сонечка, Коля Грек. Бывали, комечно, прутке—Япончик, например. Но я, признаться, Мишу не любил за грубость. Я, душа моя, ценю интеллект, блеск, остроумис. Сейчас это все дефщит. А тога... Ты, между прочим, настоящей Олессы почти уже не застала; при тебе она начала мельчать. Но все-таки еще были люди! Твоя покровительница Золотая Ручка это же предсеть, умимца... Пока не нахлещегоя, правда. Но тут уж другое дело; с пьяной женщины какой спрос.
- Вот эти самые слова, смеялась Марго, эти слова, я помню, она сказала однажды Семке после того, как облевала ему пиджак. Мосье Рабинович, — сказала она...
- Да, да. Я тоже помню. Но не в этом суть. Главное, кончаются, уходят последние аристократы. Кстати, в тридать втором, на Беломорканале, на войтинском участке, я встретил своего учителя... Матерь Божья, во что превратили своего учителя... Матерь Божья, во что превратили есловкез Ю, знаешь, совсем доходил тогда худой был, оборванный, глаза слезятся, руки дрожат... Это знаменитые Семины руки! Руки гениального мастырщика! И теперь ты скажи мне: Как после всего этого жить на свете?

Граф умолкал на мгновение, томно прихлебывал вино. И затем продолжал — уже другим, суховатым тоном:

— Но жить все-таки надо... А посему, моя прелесть, давайка перейдем к делу!

В сущности, дело, каким занималась здесь Марго, было крайне простым. Она поставляла аферистам различные документы, которые скупала у местных карманников. Регулярно по субботам ее навещала пожилая благообразная дама с хозяйственной сумкой. Туго набитая эта объемистая сумка содержала в себе недельную добычу ширмачей.

На Марго работало несколько блатных артелей — не только в Грозном, но и в Махачале и в Орджоникизе. Каждая из артелей посылала товар свой в отдельном свертке. Марго прынимала эти свертки и тут же рассчитывалась с посыльной. Платила она по твердой таксе (чистый новенький паспорт стоиз 300 рублей, потрепанный — в половниу меньше; профсоюзные билеты и всяческие удостоверения котировались от полутора до двух с половиной сотен).

А затем уже появлялись ее друзья.

В основном, это были — как я говорил — одесситы... Но все же у нее имелись и другие знакомства.

. . .

Время от времени в дом к Марго наведывался смуглый, хрозькиру копченый. Он тоже был давним ее приятелем. Но прозвишу Копченый. Он тоже был давним ее приятелем. Но где и когда они познакомились, и откуда он родом — этого я атк и не смог понять. Во вском случае, одесситом Копченый не был! Он не терпел пустой болговни, не любил предаваться сентиментальным воспоминаниям. Могилаливый и сдержанный, он с ходу садился к столу и, посвистывая и шурясь, подолут рылся в рокументах; шурошал ими, разглядыварл на свет.

Потом, отобрав то, что нужно, и упрятав ксивы в портфель, Копченый уходил, оставляя Марго толстую пачку денег. Расплачивался он всегда щедро, не торгуясь, давал гораз-

до больше, чем другие.

Марро упрашивала его посидеть и выпить водочки... Как правамо, Комченый отказывался: был, занят, вечно куда-то спешил. Но как-то раз он все же уступил и остался, и выпил. И вот тогда мне показалось на интовение, что я смогу о нем хоть что-то узнать.

Случайно, вскользь. Копченый упомянул о Бухаресте:

оказывается, он там виделся с Марго еще в 1942 году...

— Ага, — подумал я, — румын, вот он кто! Ну, конечно. Но тут же он — кривя жесткий свой рот — начал почем

зря бранить этих самых румын.

Удивительное дело, изо всех друзей Марго сумрачный этот человек заинтересовал меня сильнее всего; в нем угадывалась какая-то странная, незсная для меня сила.

Я выбрался из постели. (К тому времени я выздоравливал уже и начинал ходить.) Подсел к столу. Мы разговорились с

Копченым. И я с удивлением узнал, что он — уроженец Новочеркасска.

 В таком случае, — заявил я, — ты должен был бы слышать о Денисове.

 Пенисов? — Он поднял брови. — Был, кажется, такой генерал...

 Главнокомандующий Донской белой армией, — уточнил я. — совершенно верно! Так это мой родственник — со стороны матери.

 Родственник? — проговорил он удивленно. — Занятно... Что же с ним произошло? Кокнули старичка?

 Да нет. Уберегся, бежал. Теперь за границей живет. Там, между прочим, почти вся моя новочеркасская родня.

- Гле? В каком месте?

- Во Франции вроде бы. В Париже.
- Ах, Париж! протяжно, со всклипом вздохнула Марго, — ах, Париж... Город моей мечты. Обожаю Францию! Завернуть бы туда на полгодика, взглянуть бы на настоящую жизнь...

И она пропела — негромко:

Там девочки таничют голые. Там дамы в соболях. Пижоны платят золотом. А урки носят фрак...

- Да, действительно, пробормотал я взглянуть бы... Но как? Как это спелать?
- У тебя есть о них какие-нибудь сведения? спросил Копченый деловито.
- До войны мать переписывалась с кем-то, не помню уж с кем, с теткой, кажется. А потом — сам понимаешь. Война началась...
- Может, никого уж и не осталось, сказала, потренетав ресницами, Марго.
- Ну, это вряд ли, сухо усмехнулся Копченый, белогвардейцы — народ живучий. Да и гестапо их не трогало, не преследовало. Скорее, наоборот!
- Как бы то ни было, сказал я, Франция далеко и попасть туда трудно... Да что трудно — невозможно!
- То есть как невозможно? отозвался Копченый. ерунда! Все возможно.
- Он помолчал в раздумье, постукал пальцами о край стола. Затем спросил, сощурясь:
  - Ты и в самом деле хотел бы уйти за рубеж?

- Конечно, сказал я.
- Это серьезно?
- Аты, задал я встречный вопрос, ты-то со мной как говоришь, серьезно?
- Я, знаешь ли, вообще не шутник, сказал он медленно. И хотел еще что-то добавить. Но тут в разговор вмешалась Марго.
- Постой, постой, перебила она Копченого, не путай ты, ради Бога, мальчишку, не сбивай с панталыку!

Й она подалась ко мне — прижалась тяжелой своей шевелящейся грудью:

- Допустим, ты уйдешь туда... Но что ты там делать будень, а? Углы отворачивать? На этом не разбогатеешь: дорожные коажи там не в чести... А ты вель только это и умеешь!
- Не только это, ответил я в замешательстве, не только...
  - А что же еще?
    - Ну, не знаю... Там видно будет.
- Видно будет в результате то же самое, что и здесь: небо в крупную клетку. Решеточку.
- А хотя бы и так?! Я поскреб в затылке. Что меня, тюрьмой испугаешь?
- Но учти, миленький, ихние тюрьмы другие. И вообще, все другое. В российском кичмане ты, как блатной, имеешь свои привылетии. Здесь ты аристократ, а там... Там станешь полным дерьмом, уж поверь мне! Кому ты там будешь нужен — иностранец, пришлый бродяга, не знающий ни обычаев, ни замка...
- А ты, я вижу, любишь этого парня! сказал вдруг Копченый. И впервые за все это время засмеялся.
  - Признайся, ведь любишь?
- С чего ты взял? смутилась Марго, у меня скорей, материнские чувства...
- Вот это как раз самое опасное, заметил, позевывая, Копченый. Взглянул мельком на часы. И нахмурился озабоченно, заторопился уходить.
  - Послушай, сказал я, а где ты вообще обретаешься?
- Да как тебе сказать, затруднился он, я, дружок, все время в разъездах. На днях вот должен побывать в Северной Осетин, в Орджонкилизе. Оттуда придется макуть в Ростов, а потом на Украину. Ну, а после, может быть, снова скода заслу! Хотя. Копченый наморщился, покусал губу. В этом я не очень уверен...
- Но как же тебя разыскать? спросил я, может, ты мне еще понадобишься?

— Понадоблюсь?

Он пристально, исподлобья, посмотрел на меня:

— Это — насчет Парижа?

Ну, допустим.

— Что ж, — протянул он, — если ты уж так решил... Ладно! Ты город Львов знаешь?

— Слышал, — сказал я, — кажется, он где-то в Западной Украине?

— Точно, — кивнул Копченый. — Самый западный изо всех советских городов... Ну, так вот. Там у меня есть друзья. Обратись к ним — они сделают все, что нужно. Сейчас я тебе дам ксивенку...

Он быстро начертал что-то на вырванном из блокнота листке. Затем извлек из портфеля плотный белый конверт — вложил в него записку и заклеил тшательно.

Вот, — сказал он, — держи! Желаю удачи.

Но... Где же адрес? — удивился я, вертя в пальцах письмо.

Адреса не надписывают — их запоминают, — наставительно проговорил Копченый, — усвой это правило накрепко!
 Теперь ты видишь. — сказала Маого. — видишь, какой

он еще глупый...

— Ничего. — отмахнулся Копченый. — образумится со

временем, обтешется.
И цепко взяв меня за локоть, приказал:

Теперь слушай внимательно!

Он продиктовал мне адрес: назвал улицу, дом, имя того человека, к которому я должен буду обратиться. Заставил два раза повторить все это. И наскоро простившись, ушел.

Он ушел, а я долго еще не мог заснуть в эту ночь.

Я думал о парижских своих родственниках; закрыв глаза, пытался вообразить себе их лица. (По этого я почти никогая не вспоминал о них — не было случая... Все, что связано было с Беляевскими и Денкоовыми, казалось мне далеким, почти нереальным. Теперь же я припомнил вдруг все, о чем когда-то рассказывала мне мать). Я пытался увидеть их — и не мог. Перспектива заволакивалась зыбким туманом. В тумане этом маячили очертания Парижа; угадывался чужой, таниственный и маняций мир. Каков он будет в действительности? думал я, засыпая, — как примет меня? И что я там найду? Может, там меня, наконец, ждет отдям и вабавление от скитаний. А может, все это, как мираж: протяни к нему руку — и видение коларится, развестся.

### на распутье

А утром письмо Копченого исчезло.

Оно лежало в изголовье — под матрасом. Я хватился его тотчас же, как только проснулся. Не нашел и понял: письмо у Марго.

Подруга моя была на кухне, возилась там, шибко гремела посудой. И когда я позвал ее, вышла не сразу.

- Зачем ты это сделала? спросил я строго.
- Что именно, с деланным удивлением проговорила она. — ты о чем?
  - О письме...
    - А что случилось?
- Не кривляйся, сказал я. И объясни, зачем? Ну? Я жду!
- Тогда она как-то ослабла вся, опустилась на стул, сдавила лицо ладонями. И так сидела какое-то время. Затем сказала медленно:
- Неужели ты и взаправду хочешь этой ксивой воспользоваться?
- А почему бы нет? беззаботно ответил я, впервые в жизни мне выпал хоть какой-то шанс, запахло удачей...
  - Ты уверен, что именно удачей?
  - Аты, спросил я в свою очередь. Ты не уверена?
     Нет, сказала она.
- Но почему? Что ты имеешь в виду? Сложности, связанные с переходом через границу?
- И это тоже, кивнула, наморщась, Марго, ты, наверное, не представляешь...
- Ах, да что тут представлять, возразил я, ну, рисковое дело, я знаю. Ну, что ж. Не привыкать! И кроме того, я ведь не сам пойту. — мне помогут.
- Но все-таки, тихо проговорила она, подумай: ты доверяеть свою судьбу чужим людам...
  - Надеюсь, люди эти надежные, знающие работу?
- Да уж будь уверен. Марго усмехнулась хмуро. Свою работу они знают!
- А вообще-то, кто они? поинтересовался я, валютчики? Контрабандисты?
- Ну, если хочешь, сказала она, запинаясь, что-то в этом роде. У Копченого друзья повсюду и самые разные! Этот турок крутит большие дела.

- Погоди, почему турок? удивился я, он же ведь из Новочеркасска! Лонской казак!
- Это он так тебе говорил, а мне я помню рассказывал, что родился в Константинополе, в Перу. Оно и похоже. А в общем, все это неважно! Я хочу тебе главное втолковать не спеши, не горячись, не ищи себе новых поиключений!
  - Но, послушай, начал я, ты же сама понимаешь...
     Понимаю. перебила меня Марго. понимаю, глу-
- понимаю, персоила меня марго, понимаю, глупыш. Ты устал, психуешь, ищешь перемен. Но как все обернегся? Что тебя ждет? Может так случиться, что ты этим переменам не обрадуешься — а будет уже поздно.
  - Значит, ты что же кочешь, чтобы я отказался?
- Да нет, не в этом дело, досадливо и тоскливо ответила Марго. Она словно бы недомогала сейчас — томилась и маялась от чего-то... От чего?
- Повремени покуда, трудно выговорила она затем, подожди еще. Ну, а если совсем уж станет невтерпеж — тогда другой разговор! Тогда беги во Львов, отваливай. Держать тебя никто не станет.
- Что ж, пожалуй, сказал я, после мучительного раздумья, — торопиться, в общем, некуда — ты права! Но все же — письмо...
- Ах, пусть оно пока у меня побудет, быстро сказала марго. И как-то странно, по-птичыя боком и снизу вверх клянула на меня дымащимися своими, черными зрачками. Ты паренек безалаберный, небрежный. Еще посеещь его гденабудь, оброняшь невзначай. А ксивы Копчечног терять нельям, нипочем нельзя, упаси тебя Бог! Страшню даже подумать!

- -

Итак, письмо осталось у Марго. Поразмыслив, я примирился с этим, не стал его домогаться. Гдс-то в глубине души я сознавал правоту моей подруги; спешить и в самом деле было пока ни к чему...

Подожду еще немного, попытаю судьбу, — решил я, — время терпит. А письмо — что ж... В руках Королевы оно сохранится гораздо надежнее, чем в моих! Тут спорить не о чем.

Вскоре мы с ней покинули Грозный; перебрались ненадолго в Закавказье, побывали в Средней Азии — в Туркмении и Узбекистане — а затем отправились на Дальний Восток.

Поездки эти связаны были с моим ремеслом майданника. Но имелось и еще одно обстоятельство. Задумав побег из России (сроки здесь не имели принципиального значения — важна была идея!), решив рано или поздно уйти за рубеж, я заразвлся вдруг странной сентвментальностью. Я колесил по дорогам страны, снедаемый тем смутным беспокойством, той щемящей грустью, какая обычно окватывает-нас накануне разлуки с родиным местами. В такой сигуации человек обретаеткак бы второе зрение, особое чутье; проникается болезненным и пристальным винианием к медочам. Вес, что казалось ему доныме мелочным и пустячным — окрестный жиденький пейзаж, осколок луны в дорожной луже, скрип половишь в избе — все становится вдруг ярким и значительным, насыщается новым смислом.

И вот теперь мне хотелось вобрать в себя все это, запомнить и сберечь навечно!

Я разъезжал по Востоку, метался и тосковал, и подолгу застревал на захолустных полустанках. И всюду меня сопровождала Марго.

Уминда, она помимала меня, видела, что со мной происходит! И нигде не оставляла меня одного. Но вот что любопытно: занимаясь мною, Марго ни на миг не забывала о своих делах. Они имелись у нее повсюду. В Ашхабаде и Бухаре она промышляла перекупкой наркотиков, в основном — анаши и тирыяка; Во Владивостоке — какими-то темными, кажется, валютными операциями.

Да, это была поистине деловая женщина! В каждом городе имелись у нее друзья, находились деловые партнеры. Стоило нам присхать — и тотчас же появлялось надежное жилье... Должен признаться, что никога еще не кочевал я столь комфортабельно, с такими удобствами. И, кстати, это моя связь с Марго помогла мне по-настоящему осознать всю мощь и масштабяюсть преступного подпользь.

Уголовный мир существует, в принципе, всюду; любое общество делится на два пласта, на два слоя: внешний, видимый и подземный.

Нелегальный отот пласт является как бы зеркальным отражением другого. Здесь, в глубине, имеется все то же, что и на поверхности. Здесь есть свои вельможи и свои плабеи, свои правонарушители, свои блюстители правил, своя общественная жизнь.

Конечно, жизнь эта в каждой стране организована по-своему, в соответствии с местными традициями и укладом.

Пожалуй, ближе всего к подземному миру России (насколько я теперь могу судить) находится итальянская мафия. Русских и итальянских уголовников в этом смысле роднит многоте.

Но все же есть и различие — вссьма существенное! Заключается оно, прежде всего, в том, что российский преступный

мир (в отличие от итальянского) не имеет ни малейшего касательства к общественно-политическим делам страны. Он живет своей сокровенной жизнью, своими специфическими интересами. Для блатных внешний мир, в принципе, то же, что курятник для хорьков и лисиц... Проблемы, потрясающие курятник, хорьку неинтересны. Для него главное — проникнуть тула, полакомиться и вовремя унести ноги. Итальянская же мафия, насколько я могу судить, чувствует себя в курятнике, как дома. Она не только лакомится, но еще и распоряжается: кому где сидеть, кому какое зерно клевать...

Уголовный мир на Руси возник в незапамятные времена. В Петровскую эпоху под одной только Москвой — по официальным сведениям — насчитывалось более тридцати тысяч разбойников! Знамениты этим были, однако, не только крупные центры, но и мелкие, казалось бы вовсе не значительные города. На этот счет в народе существует немало поговорок. Вот, например, «Орел да Кромы — первые воры, а Елец — всем ворам отец». Блатные имелись во множестве, но были разобщены, орудовали отдельными шайками... Единая мощная организация возникла лишь в конце прошлого столетия.

Особенно разрослась и упрочнилась эта организация после революции, в годы нэпа. К началу Великой Отечественной войны она уже охватывала всю территорию государства (а ведь это — одна шестая часть света!). После войны — о чем уже было сказано — в блатной среде произошел раскол, началась смута, приведшая к жесточайшей резне. Российская мафия (я все же воспользуюсь этим словечком) помаленьку ста-

ла рушиться и хиреть...

Я соприкоснулся с ней в ту пору, когда процесс этот только еще начался, наметился. Внешне организация была сильна. Распал, как известно, возник в лагерях, в застенках. - а на воле пока еще было тихо тогда! Жизнь шла своим чередом. Подпольный мир выглядел незыблемым. И единый, общий для всех кодекс морали еще действовал повсюду — в любой точке страны — от Финского залива до побережья Японского моря.

Там, у Японского моря — во Владивостоке, в припортовой пивной — узнал я, наконец, подробности, связанные с лелом Хасана.

Об этом рассказал старый мой приятель — майданник Ботало.

Мы встретились случайно. Было людно в пивной; шумели за столиками портовые бичи, теснились иностранцы — американские военные моряки, «торгаши» из Англии, канадские зверобои... Губастый мулат в тельняшке и пестром шейном платке (матрос из Юконской флотилии) покосился на Марто лиловым выпуклым глазом. Мигнул и щелкнул языком, и плотоялно оскалился.

Я тотчас же напрягся в раздумье: обидеться? Или, может, не стоит?.. Не люблю я, должен признаться, терпеть не могу.

когда с моими бабами заигрывают всякие фрайера!

Мулат еще мигнул. И что-то крикнул, гортанно и вызывающе. Тогда я обиделся уже всерьез; нахмурился и шагнул к нему, шатнув соседний столик. Сидящие там англичане загалдели. Я погрозил им кулаком. Они тоже решили обидеться; доптовязый, в рыжих всегушках парень произнее звяконюванный монолог. Другой, в мохнатом свитере, приподнялся, ворча.

Назревал скандал. Кто-то свистнул пронзительно. Мулат

по-прежнему ухмылялся, нагло скаля лошадивые зубы. Крупные, в складках сморшенной кожи, руки его темнели на скатерти — отчетливо выделялись на ней. В одной вуке дымилась сигарета, другая медленно ползла к краю стола — к бутьлике. В друго но резко привстал и ухватил бутылку за горльшико. Я полез в карман за ножом. Мгновенно пивная затихла — люди смолкли выжидательно. В этот самый момент ктото взял мулата сзади за плечи и резко — рывком — отодвинул его в сторону. И я увидел широкую загорелую физиономию Ботало.

 Привет, Чума, — сказал он, обходя мулата (тот сразу присел к столу и затих), — вот уж не думал встретиться. Ты чего тут хипеш устраняваеть? [действительно, Чума! А ну-ка, спрачь перо! Там на улице полно мусоров; только и ждут скандала.

Затем он галантно поздоровался с Марго. Уселся за наш столик. И прихлебывая пиво, вертя в пальцах папироску, неторопливо стал рассказывать о последних событиях и ново-

стях.

Хасана, как въяснилось, прикончить удалось не сразу, Какое-то время он заметал следы, ловко уходил от погони — и заловился лишь в предместье Одессы, в Люйстдорфе. Там блатные и рассчитались с ним. Однако в завязавшейся перестрелке ранен был не только он, но и друг мой — Кинто. Теперь он лежал в одной из одесских малин, жестоко мучился (пуля попала ему в правый бох и беспрерывно поминал меня — тосковал, котел повидаться...

 Очень он неосторожен был тогда с Хасаном, — гудел сокрушенно Ботало. — Татарина легко можно было взять сзави — с берега... из-за камней... Мы так и думали. А Кинто воперся прямо, в лоб. Ну, и напоролся, бедолага. Лежит сейчас, загибается.

— Но его хоть лечат? — спросил я.

 Лечат, — махнул он рукой. — И что же врачи говорят?

Разное... — Ботало засопел, насупясь, — в общем, дело

тухлое. Надежды, говорят, маловато. Я поворотился к Марго. Она посмотрела на меня молча и

понимающе. Вздохнула слегка и опустила ресницы. Все было ясно без слов: пришла пора возвращаться на юг!

И ехать нало было немелля.

35

# РУКА СУДЬБЫ

Всю дорогу я волновался и нервничал, боясь опоздать... И опоздал! Кинто умер за сутки до моего появления.

Манька Халява — хозяйка той малины, где он находился **мос**ле ранения. — причитая и всхлипывая, вынесла из задних.

комнат небольшой узелок. Это для тебя, — сказала она, — Кинто специально про-

сил перелать.

Узелок был увесист; что-то в нем глухо звякало и перекатывалось. Недоумевая, я развязал тряпицу. И увидел золотишко. Узнал те самые вещицы (кольца, брошки, медальоны, часы), которые Кинто похитил когда-то из моего тайника и затем проиграл Хасану.

Из-за этого дерьма мы поссорились, разошлись с ним. И вот теперь мертвый друг отдавал мне старый свой долг...

У меня дрогнули руки. Узелок распался, и часы и кольца покатились со звоном по полу.

— На кой черт, — пробормотал я, — на кой мне все это? Проклятое рыжье.

И взглянув на медальон, подвернувшийся мне под ноги, я с силой надавил на него каблуком.

Медальон хрустнул. Манька Халява — усатая грузная ставуха — пала с воплем на пол и цепко схватила меня за ногу.

 Не губи вещь, — застонала она, — это ж деньги стоит! Ну, а сколько? — быстро спросил я.

Теперь уж и не знаю...

Она, кряхтя, собрала обломки в ладонь. Подняла на меня белесые, выцветшие глаза.

— Разве ж так можно, все-таки? Побойса Бога, жиган! За этакую штучку — была бы она целая...

Я не про медальон спрашиваю, я вообще... Сколько весь

этот товар, в целом, тянет? Что за него можно взять?

 Ну, тут надо сообразить, потолковать кое с кем. — Манька распрямилась, отвела со лба седую растрепанную прядь. — Золото золоту — рознь, сам понимаешь! Опять же, хлопоты... Товар-то ведь темный.

— Хорошо, — сказал я, — соображай, делай, что хочешь! А пока...

Я сложил щепотью пальцы и выразительно пошевелил ими.

— Задаточек!

Сколько же тебе дать?

Сколько не жаль.

Мы быстро сладили с ней, и я получил в качестве задатка хрустящую пухлую пачку червонцев.

Получил — и на следующий день запил, загулял.

Период этот помнится мне неотчетливо. Я жил тогда, как

в полусие. Постоянно хмельной, помутненный, с воспаленной, какой-то стонущей лушою, шатался я по городу — по звачимы местам — бесчинствовал и предавался маразму. Я не только пил тогла, я еще и баловался марафетом. В общем-то, к наркотикам я приобщился уже давно, на Кавказе курил анащу, во Владивостоке и Средней Азии — опнум. Пробовал также морфий и кокаин.

Кокаин нравился мне, пожалуй, больше всего... Его, как известно, нюхают. Однако опытные марафетчики предпочитают не нюхать порошок, а втирать его в десны. Способ этот гораздо практичнее обычного; проникая со слюною в желудок, отрава держится дольше действует сильней.

Я вот сказал: кокаин мие иравился. Тут в выразился не посмет точно. В принципе, ни один наркотик не иравился мие по-настоящему, всерьез, так, чтобы я не мог от него отречься. Тяжелая расслабленность и сонливость, наступающая после одной-леух туроко спиях, болезненная истома, связанная с морфием и тирьяком, а также острое возбуждение, которое приносит кокаин, — все это казалось мие в результате чересчур утомительным и, в общем-то, довольно скучным.

Да, да, скучным! Я видел сотни марафетчиков в России и вижу их тысячи здесь — на Западе; мои слова их могут уди-

вить. Что ж, каждому свое. Я не чувствую настоятельной необходимости в том, чтобы регулярно подотреваться таким способом или, наоборот, тупеть и раздваиваться, погружаясь в небытие... В состоянии такого вот «небытия» однажды погиб — был зарублен топором — хороший мой приятель, кореец Ким.

Произошло это под Иманом, в Приморском крае. Насосавшись опия — выкурив несколько трубок — Ким лежал на циновке и «плыл» (так по-блатному называется ощущение, которое возникает под действием наркотика). Он «плыл» и ульбался и, когда увидел занесенный над собою топор — даже не шевельнулся, ни о чем не спросил. Он принял удар безропотно и блаженно. И таким з его запомнил: рассеченный, раскроенный череп — и застывший в улыбке рот. Мертвый рот, по которому ползали, жужжа, зеленые навозные мум.

Нет, я не любил так «плыть». И к помощи наркотиков прибегал лишь изредка, в те минуты, когда душа, изнывая, просит разгула и жаждет мгновенных утех.

Самым лучшим средством в подобных случаях является хороший глогом спирта, крепкая сигарета и в дополнение несколько крупинок коканна. Крупинки эти берешь на палец, тидательно втрадешь их в десны. Затем ждешь небольшое время. И внезапно чувствуешь, что мир не так уж безнадежно плох. как это только что казалосы!

Да, я жил в те дни, как в полусне. Алкогольный бред сочетался с бредом марафетных; все это тяжкой мутью заволагителло сознание. И в памяти моей — сквозь давнюю эту муть — сквозят лишь случайные, отрывочные картины.

Мне видятся одсеские катакомбы: затхлый пещерный полумая, шумное сборище, какие-то декки — голые и расхлыстанные. Одна из них сидит на земле, положив на колени мне голову. Она сидит и что-то лопочет протяхливо: то ли поет, то ли плачет, не разберешь. Лица ес в не помню. Помню только татуировки. Ния эживота се украшен крупной овальной надписью: «Добро пожаловать» На одной ноге — на гладкой язкке — начертано: «Смерт» дегавым — жизнь блатным. На другой — изображено сердце, пронзенное стрелою, и под нимя́ Помоу за горячую сблю?

Мне видится также цыганский табор в предместьях города, на Ближних Мельницах. (Цыгане ютились там не в шатрах, как обычно, а в бараках, — это были, так называемые, «зимующие цыгане».)

- ... Развалясь на пыльном ковре, я покуриваю и бесадую с щатанами о Копыловых; семью эту знают здесь. Недавно только виделись в Армавире со стариками и с Машей; у нее, оказывается, родился сын — сероглазый горластый парень, назваянный Михаилом.
  - А отец, волнуясь, спрашиваю я, отец его кто?
- Неизвестно, отвечают мне, тот парень, с которым она живет сейчас, взял ее уже с приплодом...
  - Значит, она замужем?
    - Да, а как же!
    - И хорошо живут?
  - Душа в душу. Дай Бог всякому.
  - Кто ж он такой?
- Гитарист из ансамбля. Теперь в армавирском ресторане выступает. Любит Машку, одевает, балует... Подвезло бабе, поперло.
  - Ну, а к ребенку как он относится?
- Да как. Известное дело! Если уж любит все остальное пустяк... Хорошо относится, по-родительски, справедливо.
  - А парнишка, он что действительно, сероглазый?
- Сама видела, отвечает мне пожилая, сухощавая цытанка, глаз серый, с желтизной. А личико щуплое, плаксивое, губастое...

«Мой», — соображаю я, — ну, конечно! И чувствую торопливые тяжкие толчки в сердце: «Мой! Мой! Мой!»

И снова я хлещу водку, заливаю горе веревочкой, шатаюсь в беспамятстве по притонам.

А затем — как при вспышке магния, при слепящем свете бесшумного взрыва — возникает передо мною плачущая, разгневанная, словно вдруг постаревшая Марго.

Что ты делаешь, подонок? — говорит она вздрагивающим голосом, — что вытворяещь? Учти: если ты не прекратишь свой маразм, я от тебя уйду!

Так прошло полтора месяца. И наконец, я очнулся.

Было это, помнится, в сумерках; уже близилась полночь. Моросил весенний дождичек, изакала под сапотами грязь. Покачиваясь — с трудом — дотащился я до дому. Взглянул, запрожинул голову на наши окна (мы симали квартиру на четвертом этаже) и увидся, что окна темны.

Спит, наверное, — с умилением, с жалостью подумал я, притомилась, бедная... Господи, какая же я все-таки свинья!

Торопливо поднялся я по лестнице. Отомкнул дверь. Вошел— и понял все. И тотчас же протрезвел.

Марго исчезла; она выполнила свою угрозу! Опустелая квартира носила следы поспешного ее отъезда. Всюду царил беспорядок: валялись клочья упаковочной бумаги, обрывки бечевок, какие-то тряпки.

На столе, на замусоленной клеенке, стояла недопитая бутылка водки, виднелась пепельница, густо набитая окурками. А рядом — белел конверт.

Это было письмо Копченого, я узнал его сразу.

Марго вернула его мне, как бы говоря этим, как бы давая понять: «Все кончено. Теперь — проваливай!»

Любил ли я ее? Да, конечно. Мне было легко с ней, безоблачно и спокойно. Пожалуй, даже спишком безоблачно, чересчур спокойно. И в этом-то, вероятно, была вся бела! Ее авботливость, ее етеллоту и нежность в по неопытности принимал, как должное, как нечто само собой разумеющееся. И потому не ценил. Не ценил точно так же, как все мы до поры до времени не ценим те простые блага, что дарует нам жизны.

Й лишь теперь, после исчезновения Марго, понял я вдруг, что потерял что-то такое, чего никогда мне уж больше не обрести. Я словно бы сразу осиотел. почувствовал себя пустым

и неприкаянным.

Я сравнивал Марго с другими женщинами, в частности, с Машей. У цытанки родился сын, вссьма возможно — от меня, Мне очень хоголось их повядать... И все же я знал: никогда у меня с ней не было и не будет впредь — не может быть! такой полноты единения, такой безыскусной близости, как с Королевой Марго.

Ее не будет никогда, ни с кем! В этом смысле моя Королева

единственная...

И вот сейчас я утратил, упустил из рук единственный этот редкостный случай. Упустил по причинам, неясным мне самому — по глупости? По бездарности? Из-за странной душевной леви?

— Что же делать? — громко сказал я. И в тишине помраченых компат толос мой прозвучал неожиданно хрипло и дико. — Что? Ехать за Марго влогонку? Но куда? Где ее теперь искать? В ее распоржжении не один только Ростов — вся страна. И есля уж она захочет скрыться по-настоящему, мне ее никогла не найти!

А может, и не надо искать, — тут же подумал я, — к чему суетиться?! Во ясем, что происходит, есть своя внутренняя логика... Я потерял всех, кого любил. И теперь меня инчто уже здесь не держит. Не пришла ли пора воспользоваться письмом?

Я осмотрелся устало — и только сейчас заметил, что темнота иссякла, кончилась. В окна уже ломился рассвет. На полу и на клеенке стола лежали оранжевые квадраты. И ослепительно, и влажно светилось бутылочное, пронизанное солнцем стекло.

Невольно я потянулся к бутылке (там еще оставалось на доброе похмелье), но сейчас же отдернул руку: к черту! Хватит распадаться! Пора, наконец, выходить из виража.

В первой же закусочной — куда я завернул позавтракать, — мне встретилась знакомая шпана.

В основном, это были карманники, трамвайные ширмачи. Они начали с утра, чуть свет, и сейчас подкреплялись перед работой. Левка Жид — длиннолицый, рыжий и разбитной помахал мне издали рукой и широким жестом пригласил к своему столу.

Садись, Чума, — сказал он, — есть разговор.

И затем — со свистом обсасывая куриное крылышко:

 Слушай, ты куда это запропастился? Тебя второй день ищут. По всей Одессе. С ног сбились.

— Кто ищет? — дернулся я, — Марго?

— Нет, мы.— А Марго гле?

— A марго где
 — Уехала.

Уехала.Куда?

— Не знаю. — Он облизал пальцы, отодвинул тарелку. — Мы к вам дюмой позвачера утром заходили — Марго как раз баражлишко увязывала, на вокзал спешила... Спросили про тебя — так она нас таким матюгом покрыла, ой-ой! Что это у вас стряслосъ? — Левка прицурикся, — поссорились?

 Поссорились, — подтвердил я уныло, — в общем-то, я сам во всем виноват. Запил, распустился, по девкам шляться начал...

 То-то мы тебя нигде разыскать не могли, — проговорил Левка с укоризной.

— А на что я вам? В чем дело?

— Так ты не в курсе? — хохотнул Левка, — хорош, ну, хорош!

Ладно, — сказал я, — ты — короче.

Была всеобщая сходка.

- Так. И что же?

Речь шла о том, кого послать на международную конференцию... Про это ты хоть знаешь что-нибудь?

Я явля кое-что, слышал давно, еще в бытность мою в Ростове. Солома, Чабан и другие старые урки частенько говорили о необходимости созыва такой конференции. Что-то они даже предпринимали тогда: рассылали письма, обсуждали органазационные детали. Однако все это казалось мне несерьезным. И теперь я с удивением узнал о том, что конференция эта — событие вполне реальност.

- Толковище продолжалось два дня, рассказывал Левка, — шуму было — можешь себе представить! В общем, утвердили десять делегатов. В том числе и нас с тобой.
  - За что ж такая честь? усмехнулся я.
- Ну, меня решили послать потому, что я знаю языки, пояснил Левка, — немецкий знаю, польский, еще по-английски немного.
  - А меня?
- Тебя, хоть ты и молодой еще, зеленый, выбрали за интелигентность. Ты ведь, собака, грамотный все книжки прочел. К тому же и сам сочиняешь... Сумеешь перед Европой выступиты! Не ударишь в грязь лицом!
  - Гле это, кстати, должно происходить?
  - Во Львове, сказал Левка, ковыряясь спичкой в зубах.
     Во Львове, медленно, изумленно проговорил я. Ты
- шутишь, Левка?
   Нет, он пожал плечами, ничуть. А что такое?

Что ж, — подумал я, — вот все и решилось, устроилось само собой! Это рука судьбы! Теперь мне так или иначе Львова не объехать, не миновать.

- Одно мне только неясно, помедлив, сказал я, почему именно там?
- Ну, это-то проще простого, отозвался Левка, это дважды два.

И он — почти слово в слово — повторил фразу, сказанную некогда Копченым:

- Львов самый западный изо всех советских городов...
   Из крупных городов, конечно. Самый, по сути, европейский.
  - Недавно присоединенный, что ли?
     Ну да. И находится он, заметь, недалеко от кордона.
- Кругом леса, болота, через границу ходить легко...
   Легко ли? усомнился я. Наши границы, сам небось
- Легко ли? усомнился я. наши границы, сам неоост знаешь, — на замке.
- Знаю, сказал, посменваясь, Левка, лумаешь, ты один образованный? Я тоже иногда просвещаюсь, в кино хожу. Недавно вот видел картину... Забыл, какое заглавие... В общем, о пограничниках. Там все разъяснено! Чекисты там мудрые, стальные. А нарушители, коиечно, ядиоты.

Он шевельнулся, осклабился мечтательно.

— Все, как один, глупы и трусливы... Но, между прочим, — всегда при деньтах. При ба-альших деньтах! Это в кино хорошо показано... Эх, мне бы сюда хоть одного шпиона. Хоть самого завалящего. Обожаю такую клиентуру! С детства мечтаю встретиться! Пошипать бы его. потоготать за вымя...

Левку понесло. Я знал эту его слабость — он мог о шпионах болтать часами — и потому поспешил прервать его излияния.

Стой, погоди. Я с тобой — всерьез...

 Ну, а если всерьез, — заметил Левка, — то все это, брат, не наша забота. Решаем не мы, решает кодла. Кодла знает, что делает. А от нас с тобой требуется одно: поспеть во Львов вовремя.

36

# ВОРОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Идея созыва общеевропейской воровской конференции возникла среди российских урок довольно давно и, в общем, неслучайно.

Преступный мир существует в любой стране, это общеизвестно. Однако отсюда вовсе не следует, что блатные обычаи

везде одинаковы.

В Северной Америкс, например, процветает преимущественно ганитесрство (возруженный грабеж). Причем каждая бандитская группа являет собою замкнутый мирок; это некий клан, живущий по собственным своим правилам и отвединенный от прочих. Такая обособленность зачастую приводит к взаимным конфликтам и распрям. Американский ганитстер, по суги дела, враждует со всеми — с блюстителями порядка и с нарушителями его.

Италия, Польша и Россия, например, славятся своими карманниками и валомщиками: мастерами «ширмы», виртуозными «слесарями».

Тут уже мир не бандитский, а сугубо воровской!

В Западной Европе (так же, как и в Англии) все перемешано; четкое деление здесь отсутствует, единого стиля нет. Но все же воровское подполье преобладает... А вот богатая, пресыщенная Скандинавия заметно отличается от всех этих стран: она поставляет в основном не блатных, а шулеров и мошенников.

Любопытно отметить, что социально-экономические условия всегда — и очень ввственно — отражаются на характере преступного мира. Здесь все определяется общим жизненным уровнем. Чем этот уровень ниже, тем активией и изощреннее практика воровства. И насоборог! Закономерность эта прослеживается отчетливо; марксисты, в сущности, правы, утверждая, что бытке определяет сознание.

В соответствии с этим самым «бытием» издревле формировалась вся подземная жизнь, вся уголовная этика.

Этическими вопросами как раз и были теперь озабочены организаторы Львовской конференции. В чем же заключалась суть проблемы?

По российским законам профессиональный уголовник не имеет права где-либо служить или работать. Он не должен входить в контакт с властями — это строжайше запрещено! Зарабатывать себе на пропитание он может только с помощью своей специальности, с помощью воровьского ремесла. Все это отлично выражено в классической — почти библейской формуле:

«Вор ворует, а фрайер пашет, — каждому свое»!

Данная формула неоспорима; она имеет силу закона. Она применима на воле точно так же, как и в лагерях. Имеется одна только разница: если на свободе фрайерская, легальная деятельность абсолютно запрещена, то в заключении существуют все же некоторые допущения. Блатной там может трудиться, но только не в зоне, а на «общих работах». Не в тепле, а на холоде. Не около администрации, а, наоборот, в стороне от нее.

Выходить с бригадой в тайгу, на мороз; рыть землю и трелевать баланы — все это можно. Необязательно, конечно, но вполне допустимо! Это не зазорно для честного блатного.

Другое дело — работать в зоне!

Осевшие там арсстанты называются «придурками» — и это неслучайно. Цепляясь за теплое место, человек поневоле ачинает довчить, приспосабливаться, всчески угождать начальству. Тут уже недалеко и до предательства (скрытого или явного), до активного пособинчества властям.

В отличие от простых работяг им — придуркам — есть, что терять. И потому заключенные относятся к ним с недоверием. И вполне естественно, что любой, ставший придурком, уркаган, тотчас же утрачивает блатные привилегии, делается отщепенцем, превращается в ссученного.

В послевоенные годы (когда условия в лагерях ухудшились и стали невыносимыми, когда пришло время «большой крови») уголовники поняли, что и им надо как-то приспосабливаться. После многих сомнений и споров было, наконец, решено сделать некоторые исключения из правил: блатные получили возможность, в случае надобности, становиться бонгалирами и парикмажерами.

В этом был, конечно, свой резон. Бригадир всегда мог спаи прокормить нескольких друзей; парикмахеру же открывался доступ к острорежущим предметам — к бригам и ножницам. В период внутрилагерной сучьей войны обстоятельство это было немаловажным.

И все же исключения эти были редки; в конечном счете, они лишь подтверждали правило! Общее правило российского воровского подполья.

Российского - но никак не западного!

На Западе, в Европе, все обстояло иначе.

Даже в таких истинно воровских странах, как Польша и Италия, никогда не существовало подобных запретов. Человск там вполне мог совмещать несовместимое; мог быть одновременно чиновником и взломщиком касс, исправно служить в магазине или в кафе и параллельно с этим шерстить ночные квартиры.

И тот же принцип существовал у них в заключении. Попаз решетку, блатной устраивался там, как умел. И если появлялась зоможность заделаться «придурком», присосаться к начальству — он присасывался, не задумываясь. Он мог безбозяненно входить в контакт с администрацией — упрекать его было некому.

И вот здесь, в этом пункте, как раз и пролегла основная линия водораздела.

Случилось это в начале сороковых годов после того, как Россия и Запад соприкоснулись на поле сражения.

Мировая война перетряхнула весь Евразийский континент; границы распались, привычный уклад нарушился. Все на земле смещалось и спуталось. И вот тогда впервые русские уголовники познакомились с тюремным бытом зарубежья.

В общем-то, не впервые, конечно. Некоторые старые урки (в основном одесситы) бывали в Европе еще до революции — гастролировали там и попадались порой. Но все это были отдельные, частные случаи. Теперь же хлынул поток. Блатные

растеклись по оккупированной территории, а затем — по всей Европе.

В свою очередь, и европейские урки (немцы, болгары, румыны, поляки) успели — за годы оккупации — побывать на юге нашей страны.

Немалое их количество застряло в местных, преимущественно, в украинских тюрьмах. И когда фронт откатился, все они попали в руки МВД.

Между прочим, арестанты частенько в ту пору переходили за рук в руки, доставались поочередно то германской полиции, то советским тюремным властям. И вот характерная деталь: если между облатными существовали определенные различия, то между официальными «казенными» ведомствами опутимой разницы не было. Стиль работы у германских и русских тюремщиков был, в принципе, почти одинаков (тут имеются в виду именно торьмы!).

Приняв и заприходовав уголовный контингент (процедура эта везде одна и та же!), начальство затем разгоняло людей по этапам; в одном случае этапы уходили на Запад, в другом на Восток.

Вот так, собственно, и происходила эта перетасовка, это соприкосновение двух несхожих миров.

Несхожесть их обнаружилась довольно быстро. Поведение инстрацев в тюремных камерах и лагерях России было двусмысленным и недопустимым. Оно противоречило общепринятым мормам и вызывало резкий протест со стороны отечественного ворья.

Необходимо было выработать хоть какие-то общие правила, прийти к единому решению в вопросах этики... Ради этого и собрались блатные во Львове.

Ради этого и я приехал туда.

Однако наряду с общественными проблемами у меня имелись еще и личные.

Мне предстояло теперь разыскивать друзей Копченого — познакомиться с ними и вручить им письмо.

Как вы, наверное, сами догадываетесь, я успел уже давно заглянуть в это письмо — поинтересоваться его содержанием... К сожалению, я ничего в нем понять не смог. Послание Копченого написано было на польском жаргоне.

Хитрый мужик, — думал я, шагая по улицам Львова и разыскивая нужный мне адрес. — Настоящий конспиратор. Ну что ж, посмотрим, каковы его друзья! Указанный в адресе дом оказался двухэтажным деревянным зданием, расположенным на окраине города, в глухом переулке, неполалеку от бойни.

Дом окружала высокая изгородь. Во дворе гремел цепью косматый вислоухий пес. Он встретил меня заливистым лаем,

и тотчас же возникла из дверей дома женщина.

Я представился и протянул ей письмо. Она приняла его, повертела и спрятала, не читая. Затем молча взяла меня за руку и ввела в полутемную просторную комнату; судя по всему, это была кукяя. В одном ее углу видинелась печь, в другом — поблескивала на полках медная посуда: кастрюли, тареляки, тазк. "Цубовый, длинный, грубо сколоченный стол из конца в конец персескал комнату, и было видно, что за ним — совсемеще недавно — обедали люди.

Еще витал махорочный дым, и громоздилась на краю стола грязная посуда, и пол был замусорен, испятнан следами многих ного.

Почекайте трошки, — сказала женщина и ушла, оставив меня одного.

Ждать, впрочем, пришлось недолго. Едва лишь я закурил и осмотрелся, знакомясь с обстановкой, — раздались грузные шаги. Дверь распахнулась, и в кухню вошел плотный мужчина с вислыми хохлацкими усами и в расписной кособоротке.

— Ну, будем знакомы, — сказал хохол, пожимая и крепко кетрахивая мою руку, — присаживайтесь, прошу вас. (Говорил он, кстати, на хорошем чисто русском языкé, с характерной мосховской интопацией.) — Может, хотите често-нибудь с дорожки — выпить, закусить? Нет? Вы только не стесняйтесь! Он уселея на лавку. Потер ладонями колени, И остоо гля-

нул на меня.

- Итак, вы от Копченого. Судя по письму, вы с ним виделись... Где это, между прочим, было?
  - На Северном Кавказе, сказал я, в Грозном.

— А где — конкретно?

- На квартире у одной женщины. Вы ее, наверное, не
  - Как ее звать?
    - Mapro.
- Ах, Марго, протянул он. И улыбнувшись легонько, тронул длинные, прокуренные свои усы. — Прелестная женщина...
  - А вы разве тоже ее знаете? спросил я и опять в который уже раз — подивился популярности моей Королевы.
  - Видел когда-то, уклончиво ответил он, приходилось... Значит, встреча состоялась у нее на квартире. Но ведь

это, кажется, было уже давненько. Сколько с тех пор прошле времени?

- Не помню. растерялся я. Поголите, дайте полумать. С Копченым я виделся гле-то в конце сентября, а сейчас апрель... Значит, прошло полгола.
- Где ж вы были все это время?

 В разных местах. — пробормотал я. — В Ташкенте был. к примеру, в Бухаре. Потом во Владивосток заехал ненадолго. Но в чем дело? Вас интересуют мои маршруты?

— Нет. чет. что вы. — поспешно сказал он. — ни в коем случае! У кажлого из нас своя работа. Просто меня несколько уливила столь ллительная ваша залержка... А в общем. это несущественно.

Так мы беседовали. И я все время ожидал, что человек этот заговорит, наконец, о деле — о переходе через границу. коснется леталей, поинтересуется моими планами. Хохол. ни о чем таком не сказал. Разговор был весьма общим; он как бы шел по спирали -- прихотливыми кругами и петлями, -- и, в результате, мы снова вернулись к Марго и сошлись на том, что она — женщина редкостная, вполне оправдывающая свою кличку.

- Когда ж вы все-таки ее видели? спросил я.
- Давненько. сказал мой собеселник. еще во время. войны.

И тут же он деловито встал, давая понять, что беседа наша окончена

Опять появилась женщина — та самая, что вела меня в дом. Невзрачная, сухонькая, с лицом, закутанным в серый платок, она тихо стала у притолоки, сложила руки под грулью. Хохол сказал, кивнув в ее сторону:

- Это Марья Тарасовна. Прошу любить и жаловать. (Я поклонился. Марья Тарасовна продолжала стоять недвижно и молча.) — Сейчас она отведет вас в вашу комнату. Там вы пока будете жить. Учтите, порядки здесь строгие. - Он посмотрел на меня, сощурясь. - На завтрак, на обед и ужин являться вовремя. Она вам скажет, когда. По дому без толку не шляться. Разговоров с людьми не затевать. Если что-нибудь будет нужно — спросите хозяина, то есть меня. Все ясно?
- В общем, да, сказал я, озадаченный начальственным, жестким тоном Хозяина. - но из дому-то хотя бы можно будет выходить?
- Можно, усмехнулся он, конечно. Только ставьте в известность Тарасовну или меня — это во-первых. И во-вторых: если будете возвращаться ночью — проходить в пом сле-

дует не через двор, а задами, огородом. Там есть калиточка... Вам покажут.

И потом — разглаживая ладонью усы:

 Ну, вот, собственно, и все. Правил у нас не слишком много, но они — железные! Усвойте это накрепко. Да вас, я думаю, не надо учить.

 И сколько же мне здесь придется жить? — спросил я, внезапно ощутив какое-то смутное беспокойство. — Моя зада-

ча, вы, вероятно, знаете, - уйти за кордон...

— Знаю, — сказал он медленно, — но всему свое время! Когда придет час, начнем действовать. А пока надо ждать. Есть причины. Да и вообще, торопливость — вещь неуместная. Кошки все делают быстро — и родятся слепыми!

Обосновавшись на новом месте, я поспешил затем на Зеленую Горку. Стак именовался известный во Львове трущобный коравнный район, расположеный на высоком колме неподалеку от вокзала.) Там, на этой Горке, в районе Постдамша, пюхонила блатная конфесенция.

Она проходила шумно и суматошно, и в общем-то от нее жак и от всякой конференции — проку было немного. Слишком сильны были противоречия, слишком отчетлив идейный раскол. Каждая из сторон отстаивала свою правоту. И не хотела компромиссь

Единственное здравое решение, к которому пришли блатные, гласило: «У себя дома каждый волен делать, что хочет, но попав в чужую страну, — он должен подчиняться существующим там законам».

И хотя российские урки, созывая конференцию, мечтали об иных результатах, им пришлось, в конце концов, примириться с данной формулой.

Я лично выступил на конференции всего лишь раз — и неудачно. Переводчик мой, Левка Жид, был слыво повы, резвился и перевирал все мои слова. Поначалу я никак не мог понять, отчето это мое выступление (очень серьезное, с обильными цитатами из классиков) сопровождается всеобщим хохотом. И только потом сообразил, в чем дело.

Во время перерыва, по дороге к вокзальному ресторану, я спросил Левку, о чем он там болтал. Покачиваясь и загребая ногами пыль, приятель мой ответил с ухмылкой:

 Разъяснял твою мысль. Ты ведь говорил о значении коллектива, о том, что без кодлы, без друзей, всякий человек — сирота... Точно?

— Ну а дальше?

— Дальше я им рассказал анекдот про сироту. Знаешь? Нет Чу, слушай. Приводят в отделение милиции беспризорника. Спрашивают: «Отсц сстл?» — «Нчту, — отвечает он, я круглый сирота.» — «А что ж с отцом?» — «Убит мужиками в самосуде.» — «Ну, а матт?» — «Умерла от сифрилиса.» — «А сестра?» — «Сестры тоже нету.» — «А брат хотя бы имеется?» — «Брат есть, а как же? Он — в медицинском институте, в лаборатории.» «Что же он там делает? Работает, учится?» — «Да нет, он в банке заспиртован. Родился с двумя херами, причем один — на лбу...»

— Тебе бы, Левка, не карманником быть, а конферансье, — казал я, одновременно хмурясь и улыбаясь. — На эстраде бы работать. Там трепачи в цене. А так. что ж. талант только

зря пропадает.

37

## ночной плач

Спустя двое суток Левка зашел ко мне в гости; он появилсе неожиданно, утром (я только что позавтракал), и первая фраза его была:

 Ну, наконец-то! Сбылась голубая мечта! Всю жизнь хотел встретить хоть одного шпиона, а тут у тебя их целая дюжина.

Какие шпионы? — нахмурился я, — брось болтать.

— Дитя мое, — ласково, проникновенно сказал тогда Левка, — никогда не спорь со старшими. Разве тебя этому не учили в детстве?

Тоже мне, старший!

— Все-таки — постарше тебя, повзрослей. А кроме того, у меня есть жизненный опыт и... как это называется? — Он щелкнул пальцами. — Классовое чутье. Так вот, верь моему классовому чутью!

— Но... Где ты этих шпионов увидел?

 Здесь, на кухне. Да они и сейчас еще, по-моему, там сидят.

— Что ж они делают?

Яичницу жрут. Похмеляются.

Да, конечно, — уомехнулся я, — все это весьма подозрительно.

— Ты не смейся, я точно говорю, — загорячился Левка. — Колам в кодил в кухню, кто-то там по-английски говорил. А нотом сразу перешел на кукраниский. Да и вообще, — он оглянулся на дверь, — такие морды! Стоит только глянуть, и сразу все всно. У каждого из них на лбу, как клеймо, пятьдесят восьмая статья отпечатама!

Легкой танцующей походкой прошелся он по комнате,

полымил папироской. Затем сказал негромко:

 Как теперь за них приняться — вот вопрос. Если я не работну коть одного — грош мне цена. Всю жизнь себе не прощу.

- Молчи, сказал я, даже не думай об этом. Ты что меня подвести хочешь?
  - А причем здесь ты?
  - Но я же тут живу!
- А, кстати, почему? поднял брови Левка, почему ты тут оказался? Каким образом?

Так получилось, — пробормотал я. И шагнул к дверям,
 павай-ка выйдем. Здесь — не место... Я тебе потом объясню.

Честно говоря, мне не очень-то хотелось посвящать в свои замыслы Левку, этого известного трепача. Я даже жалел теперь, что дал ему свой адрес... Но делать было нечего, пришлось рассказать обо всем подробно.

— Значит, вот какие дела, — процедил Левка, внимательно выслушав меня. — Да, брат, вляпался ты в историю. Попал в тентервентерь.

в тентервентерь.

— Что ты имеешь в виду? — спросил я, втайне уже угадывая, постигая все, что он должен мне сказать.

Ну, как же. Здесь ведь самая настоящая явка, скорей всего — бендеровская.

— Но почему именно — бендеровская?

Потому что они как раз тут гнездятся. Это ж ихний район!

Мы стоями на углу переулка, среди зарослей крапивы и можно. Отсюда отчетливо был виден дом, в котором я поселялся; дощатый, серый, обиссенный высоким забором, он показался мие странно угрюмым, исполненным эловещей немоты. И отлядее его зорким пришуром, я спросм, закуривая:

— Послушай, Левка, а ты не фантазируешь? Откуда ты

знаешь, что этот район...

 Об этом все знают, — ответил мой приятель, — кругом горорят! Но это — ладно... Беда в том, что они тебя держат за своего. Усекаешь? Ты приехал от Копченого — и все. Для них достаточно. Хозяин потому и не стал допытываться, где ты был ла что ты пелал... Он как сказал: «У каждого — свои исла?»

«Своя работа», — уточнил я.

- Конечно, он думает, что ты ихний! Имеешь какое-нибудь особое задание...
- Н-да, скорей всего, так, проговорил я уныло. И тут же добавил, осененный новой мыслью, - но, с другой стороны, может быть, это мне на руку? Для своего они как раз и полжны постараться.
- Постараться, это верно, должны, сказал, наморщась, Левка. — А все же связываться с ними опасно. Я бы, например, не рискнул. Как ни говори, а ведь это все — люди темные, занимающиеся политикой... Зачем честному жулику влезать в ихние дела? Можно так влезть, что потом и не выберешься. Клюв вытащишь — хвост застрянет, хвост вытащишь клюв застрянет.
- Ни в какие ихние дела я не влезаю. возразил я резко. и не собираюсь.
- Уже влез. сказал он и осуждающе качнул головой, уже с ними портнируещь, в одной упряжке ходишь...

И еще раз взглянув на виднеющийся вдали дом, он доба-

- вил медленно: - И потом имей в виду: если тебя вместе с ними застукают — хана. Пощады не жди. Тобой уже не угрозыск будет
- заниматься, а КГБ. А с этой конторой шутки плохи. Что ж, — вздохнул я, — теперь все равно ничего уже не поделаешь. Колесо завертелось. Да и какая, в сущности, разница — с кем и как я буду отныне связан? Любой переход через границу — дело политическое.
  - А ты, значит, твердо решил?..
  - Да, старик, сказал я, это бесповоротно.
  - Думаешь, там будет лучше?
- Не знаю, не уверен. Марго точно также меня спрашивала, а что я ей мог сказать? Там видно будет.
  - Она, значит, возражала?
- И как еще! И вообще, насколько я сейчас понимаю, она была в курсе всех дел. Но почему-то отмалчивалась, предпочитая говорить намеками, недомольками...
- Была, говоришь, в курсе? переспросил задумчиво
   Левка. Что ж, пожалуй. Я сейчас припоминаю... С ней во время оккупации — в Одессе — одна история случилась... В общем, дело было так. У нее на малине был убит какой-то немец. Убит или отравлен — неважно. Короче — сыграл в ящик. Полиция устроила там облаву и, конечно, замела Марго. Все думали, что она уже не вернется. Однако она через

полгода вернулась — и снова, как ни в чем не бывало, начала крутить свои дела. И вот тогда-то впервые появился Копченый.

- Ты его встречал? поинтересовался я, видел когданибудь?
- Один раз, случайно. Но слышал немало. В общем, он был связан с немцами, это ясно.
  - А теперь…
- Теперь он в контакте с этими. Левка усмехнулся. С твоими террористами. А может, и еще с кем-нибудь... Разве их. таких, поймешь?
- Послушай, но ведь ты о «таких» как раз и мечтаешь, заметил я, почему ж ты Копченого тогда выпустил из рук?
- Нет, милый, осклабился Левка, я не о таких. Мне какой шпион нужен? Мне шпион нужен тихий, кроткий, запутанный. А этот турок... Или казак? В общем, этот тип...
- Ну, ясно, сказал я, он твоему идеалу не соответствует.
  - Никак не соответствует!
  - Да и вряд ли ты когда-нибудь этот идеал найдешь.
- Ох, не говори. Левка скорбно потупился, сжал рот в куриную гузку. Я и сам иногда так думаю. Но ведь жить без мечты нельзя. Надо же иметь хоть какие-нибудь идеалы!

Итак, я попал из огня да в полымя! Спасаясь от блатных перарат, приобщился к другим — политическим. Ища типин ны и поков, угодил в бендеровское подполье, в организацию террористов. Причем в самый центр их, в самое гнездо.

И все осложнялось еще тем, что они считали меня «своим»!

Они считали меня своим — и в качестве такового вполне могли использовать меня в конкретных делах, в текущей работе. А работа у них была специфической! Чуть ли не каждый день доходили до меня слухи о деяниях бендеровцев — о растрелянных активистах, спаленных катах, пущенных под откос поездах... Вот к этим самым диверсиям они могли теперь привлечь и меня. И, вероятно, поэтому медили со мною, не спешьии перебрасывать через границу.

Но даже и в этом случае, если бы меня, наконец, перебросили, даже и тогда я оставался бы в их руках... Париж был далск, и путь к нему — неясен. Скорее всего, я шел бы нелегально, «по цепочке», и Бог знаст, где и когда бы эта «цепочка» пресехласы! Люди эти приняли меня и ввели в свою организацию на основании письма Копченого. Но что он написал обо мне? Что именно? Как отрекомендовал? Какие дал им советы и инструкции? Все это было для меня полнейшей тайной.

Я жил здесь уже вторую неделю — томился ожиданием и не знал, как поступить, что делать. Ждать еще? Но сколько и до каких пор? А может, плюнуть на все, бежать отсюда и снова

вернуться к блатным?

Я подумал так и сейчас же сообразил, что бендеровцы теперь не выпустят меня живым, не далут уйти безнаказанно. Любая моя попытка к отступлению будет расценена как прелательство...

Па и куда я мог бы уйти от них здесь, во Львове? Вса эта местность - вся, по существу, Запалная Украина — находилась под контролем воинствующих националистов. Они имели своих людей всюду. И даже среди условников. С ними, как 
ввясиллось, были связаны Копченый и Марго. Да только ли 
очи отин?!

Я как бы оказался в кольце... Надо было вырваться из него, искать хоть какой-нибудь выход! И поразмыслив, я на-

правился к Хозяину.

До этого я уже не раз беседовал с ним. И всегда выслушивал одно и то же: Надо ждатъ». «Всему свое время», «Торопливостъ уместна только при ловле блох». Все это были пустые, ничего не значащие фразы. И вот теперь я решил наконец поговорить с ним начистоту: открыться ему, объяснить подробно, кто я и откуда и чего я хочу.

Уже подойдя к его двери (ой жил надо мною на втором этаже), занеса руку для того, чтобы постучать, в друг замер, окваченный внезалным подозрением... А что, ссли все обстоить гораздо проше, чем в думаю? Проше — и страшлей? Никакой ок я для них не «свой», они все обо мне знают — на основании того же писк-май! И прицерживают мена элесь, исходя из ка-ких-то особых соображений. Пля чего-то, вероятно, я им надобен. Но — для чего? Ля чего?

Хозяйская комната была полна людьми; слоился дым, глухо дробились голоса. В тот самый момент, когда я вошел, Хозаин говорил о чем-то: я уловил отрывок фразы: «В данных обстоятельствах это наш единственный вариант!» Затем он увидся меня и, прервав монолог, шагнул ко мне, уже издали протягивая орку для пожатия.

Здравствуйте, здравствуйте, — проговорил он быстро,
 вижу, догадываюсь, о чем вы хотите спросить.

 Ну, а если так, — сказал я, — может быть, вы мне сразу же и ответите?

- А вот это уже труднее, наморщился он, вообще должен сказать, голубчик, что вам не повезло: здесь сейчас начались такие сложности...
  - Какие же? полюбопытствовал я.
- Всякие. Хозяин задумчиво тронул усы. Политические и организационные. Давайте-ка так сделаем. Он посмотрел на меня из-пол опущенных, клочковатых бровей. -Вечерком я к вам зайду и мы все обсудим. Сейчас я, как видите, занят. Вы уж извините. Дела!
- Ничего, ничего, пожалуйста, ответил я, отступая к дверям. — Так, значит, вечерком?
  - Да. сказал он. жлите.

Он пришел ко мне поздно ночью. (Я уже лежал, засыпая.) Уселся со вздохом на постели — в ногах — и так помалкивал небольшое время. Видно было, что он сильно устал и издерган: лицо его осунулось, потемнело, под глазами крупно обозначились отечные мешки.

Я привстал и потянулся за папиросами. Мы закурили. Цедя сквозь усы синеватый дымок, Хозяин сказал, погодя:

- Я вас раньше не посвящал в наши сложности. Может быть — напрасно... Словом, дела обстоят скверно! МГБ взялось за нас всерьез. Вы понимаете, что это значит?
  - Догадываюсь, усмехнулся я.
- Этого, собственно говоря, давно уже следовало бы ожидать. — Он говорил осевшим, каким-то сдавленным голосом. В пограничные районы стянуты войска, повсюду идут облавы, многие явки разгромлены...
- Значит, что же, забеспокоился я, значит, мое дело тухлое? Не выгорает? Так, что ли?
- Ну; не совсем, пробормотал он, кряхтя. Не совсем... Вам мы еще сможем помочь. Но в данных обстоятельствах лучший путь для вас будет — как мне кажется — легальный.
- То есть как легальный? изумился я, роняя папиро-CV.
- Да вы не пугайтесь. проговорил он с удыбкой. все просто. Постарайтесь выслушать меня спокойно.

И придвинувшись ко мне, он сказал, положив на плечо

мне руку: - Здесь, во Львове, имеется специальная комиссия по отправке на родину репатриированных поляков. Действует она уже павненько и отправила многих. Сейчас собирается еще одна партия. Понимаете, куда я клоню? Если вы вольетесь в общий поток...

— С этим «потоком» я попаду всего лишь в Польшу. А

— Главное попасть, — сказал он, а там уже никаких осложнений не будет. Польша — наша страна! Оттуда вас доставят кула уголно.

 И кстати — насчет «потока». Тут тоже есть свои проблемы. Как я, например, буду изъясняться? Я же по-польски не трворю. Не разумер.

 — А вам говорить и не придется, — мітновенно отозвался Хозяин. — Вам, наоборот, надо будет молчать.

Он полез в боковой карман пиджака. И вытащил пачку каких-то бумаг.

Вот, смотрите! — Он разложил бумаги на одеяле. —
 Прежде всего — справка из комендатуры, выданная на имя Моисея Филоновского.

— Почему — Моисея? — спросил я.

- Потому что Филоновский еврей! Хозянн покосился на меня с веселым юмором. — Вас это обстоятельство не устранвает?
  - Да нет, сказал я, какая разница! Еврей, так еврей.
     Вот и я так думаю, кивнул он. Поехали дальше...
  - Вот и и так думаю, кивнул он. поехали дальше...

     Мне одно только интересно, перебил я его, этот

документ — подлинный?

— Конечно. Здесь все бумаги надежные. Без сучка, без задоринки. Это не то, что какая-нибуль блатная туфта.

Он сказал и усмехнулся, покусывая ус, и я подумал: знает, собака! Отлично знает — кто я такой. Они вообще все знают, эти шпионы.

- Стало быть, Филоновский, начал я, существует?...
- Существовал, отрывисто бросил Хозяин.
- Ara, сказал я, так...

— Давайте-ка не будем отвлекаться! — Он потянулся к буматам. — В вополнение к указанной справочке иместа еще и другая — самая важная? Это заключение медицинской комски. Эдесь указано, что Филоновский — в результате перенесенной им фронтовой контуани — страдает нервическими припадками и в ременной поттрей речи.

И он протянул мне справку — новенькую, похрустывающую, испещренную подписями и штампами.

Ну, как? Годится такой вариант?

- Да вроде бы, сказал я, вертя ее в пальцах и разглядывая пристально. — Я, признаться, в этом не очень-то разбираюсь. Но, судя по всему...
- Судя по всему, голубчик, проговорил Хозяин, трудный вы человек, вот что я вам скажу. Экий вы, право! Нельзя быть таким скептиком. Другой бы этот документ с руками оторвал, от восторга рыдал бы.

Да я почти и рыдаю, — сказал я.

 Ну, ну, — поморщился он, — ладно. Смотрите теперь сюда. — Он зашуршал бумагами. — Вот здесь аттестат, а это послужной список. Словом, целое досье. Собрать его, поверьте, было нелегко. Пришлось привлечь к делу многих нужных людей, а сейчас это рискованно. Мы вообще таким путем идем релко. Крайне релко.

И помедлив несколько, он добавил — негромко, сумрачно, с хрипотцой:

 Боюсь, однако, что скоро и этот путь будет для нас отрезан. Увидите Копченого — так и передайте ему!

- Ладно, ответил я.
   Я ответил, не задумываясь, машинально. Но тут же вздрогнул, охваченный беспокойством: смысл сказанных Хозяином слов дошел до меня не сразу, и, когда я, наконец, уловил его, меня всего словно бы обдало тревожным холод-KOM.
- Постойте, постойте, заговорил я поспешно, я чтото не понял... Вы сказали: я увижу Копченого?

Непременно.

— Вот как! Но когла? И гле?

 Скорее всего, в Перемышле, — пожал плечами Хозяин, там, куда отправляют всех репатриантов... А что? — Он вдруг пришурился. — Разве вас об этом не предупреждали?

Ах, черт возьми, — подумал я, — вот так сюрприз. Вероятно, он все же считает меня своим. Считает таким же, как и сам он... Потому он и говорит со мной столь доверительно! И пожалуй, не стоит с ним откровенничать, разубеждать его нет, не стоит. Откровенность сейчас была бы для меня опасчой.

 Как вам сказать, — пробормотал я, — не то, чтобы меня предупредили... Но я, признаться, считал, что это произойдет в другом месте. А впрочем, все это не столь уж важно. Значит, в Перемышле! Что ж, пускай. Только где его там искать?

 Он вас сам найдет. — заявил, поднимаясь. Хозяин. — Об этом можете не заботиться.

И потом — уже уходя — взявшись за ручку двери:

 Итак, до завтра. Утром мы с вами еще обсудим кое-какие дополнительные детали... А пока вы тут посмотрите все, вникните, постарайтесь — как говорят актеры — войти в роль!

. .

Хозяин ушел, пожелав на прощание спокойной ночи... Однако ночь предстояла мне весьма хлопотливая.

Да и в самом деле, о каком спокойствии могла теперь вдти речь? Дела мои складыващие с ксерено. И больше всего удручала меня предстоящая встреча с Копченым. Будь он простым честным уполовником или контрабавдиютом — все бы, конечно, выгладело по-иному. Я, пожалуй, был бы только рад такому совтаденню; в конце концов, без провожатото мне все равно там не обойтись... Но в том-то и дело, что он оказался не жуликом, а разведчиком, матерым шпиномом. А у этих людей — свои, сообые интересы... Ох, темно все, соминтельно, опастно, размышляя я в тоске, — уже сейчае, ссли вдуматься, я нахожусь у него в руках, а что же будет дальше — за кордоном, на чухой стороне?

Я чувствовал, что запутываюсь, вязну. И если вовремя не выберусь из этого омута, потом уже будет поздно... Надо было бежать, выбираться, не теряя ни единой минуты. И уж тем более — не дожидаясь утра.

Утром вы меня уже не получите, — думал я, разыскивая портянки, вбивая ноги в тесные сапоги, — «дополнительные детали» повыется вам обсуждать с кем-нибуль двугим.

Я торопливо оделся, сгреб с постели документы, оставленные Хозяином, сложил их и сунул под подушку.

Прощай, Моисей Филоновский! Так нам и не удалось с тобой породниться...

Затем осторожно, опасливо я выглянул в коридор.

Там было темно и тико. Лишь где-то в отдалении слышалось невиятнее вкулинывание. Женский этот, жалобный, сочащийся из мрака голос показался мне знакомым. Пройда несколько шагов по коридору, я помедлил, прислушался. И понял: лиакала Тарасовна.

Она плакала глухо, несмело и горестно... О чем? Бог весть. Но этот ее плач как бы подчеркивал ощущение тревоги и неотвратимость близкой, нависшей над домом беды.

Умеряя дыхание, стараясь не шуметь, я прокрался мимо ее каморки. Здесь коридор изгибался; за поворотом находилась кухня, а рядом с нем — дверь, ведущая в огород.

Этим ходом я пользовался частенько и мог теперь свободно ориентироваться здесь во тьме. Минуту спустя я уже был на улице, на воле...

2\*

Пройдя переулок (на всякий случай я держался в тени заборов, обходя открытые, затопленные луною места), я встал на углу и обернулся, стараясь разглядеть очертания покннутого дома.

Здание было видно смутно, неотчетливо; на фоне неба выделялся только острый гребень крыши. Над гребнем висела низкая ущербная луна. А где-то под этой кровлей, в кромешной мгле, плакала женщина...

Какое-то время я стоял так, мысленно прощаясь с этим домом, и с его обитателями, и со всеми своими надеждами. Потом повернулся — уходить. И тотчас же замер, вжимаясь спиною в шершавые доски забора.

Кто-то дышал поблизости, шевелился, похрустывая щебнем. Кто-то здесь был — и не один! Всем существом своим весми нервами ощутил я присутствие чужих людей; они находились совсем рядом, в нескольких шагах от меня. И так же, как и я, они танлись в тени забора, прятались, — но от кого? Замем?

Поначалу я предположил, было, что это бендеровский пикет, сторожевое охранение, на всякий случай выставленное Хозяином... Но тут же сообразил, что еди бы это было так я непременно должен был бы знать об этом. Ведь не ради же меня, в самом деле, торочали они здесь!

Нет, это были сторонние, пришлые люди. И появились они неспроста. Что-то они затевали.

Неужто — чекисты? — подумал я, содрогнувшись. И тотчас же до меня донесся торопливый шепоток; судя по голосам, переговаривались трое.

Ну, как там? — спросил один.

Да все тихо, — прошептал другой, — спят, должно...

 А может, и не спят, — с коротким смешком отозвался еще один голос — низкий, надорванный и сипловатый, — сидат, помалкивают, как мыши в норе... Да это, в общем, неважво. Все равно накроем.

Они помолчали. Затем кто-то сказал, позевывая:

Закурить, что ли...

Вспыхнул трепетный огонек, и на секунду в колеблющемся свете увидел я склоненное лицо, воротник шинели, красшек солдатского погона.

Низкий, надорванный голос сказал — уже с начальственной интонацией:

Ты тут иллюминацию не устраивай; переулок просматривается насквозь, не понимаешь, разве? Встань хотя бы за угол, дура!

Спичка погасла. Черная, вылепленная из мрака, фигура солдата шатнулась в сторону и растворилась, растаяла. Исчезли и другие, смутно маячившие во мгле. Все они сгрудились за углом и там опять зашентались...

Я уже не слушал их; я медленно отступал, прижимаясь к

забору — отходил все дальше, назад, к дому.

Теперь в пристушивался к иным голосам, к тем, что звучали во мне самом, поднимались из пубнин души, в тайгиков ес... И один голос звал меня в покинутый дом. Призвикал вернуться туда и предупрецить знолей со опасности. А другой кричал: «Беги! Скрывайся! Не делай глупостей, не заботься о чужки. Те подня все равно уже обречены, а ты еще можешьспастись. Ты и так почти уже спасся — вовремя выбрался из западни. Зачем же делять в нее снова? Беги, беги, беги, беги,

Он был силен, этот Голос Страха. Он подавлял меня, обес-

силивал, напрочь глушил мою волю.

Рука моя внезапно нашупала калитку; я толкнул ее, и она приоткрылась. «Зайди сюда, — властно приказал Страх, — ну! Живее! Здесь ты сможешь отсидеться».

И вот, в ту самую минуту, когда я уже хотел юркнуть в спасительную эту калитку, мне вдруг вспомнилась женщина, несмело и горестно плачущав в ночи...

38

## ПУТЬ НА ВОСТОК

— Добрались, значит, и до нас, — пробормотал, выслушав меня, Хозяин, — быстро работают, сволочи. — Он крепко огладил лицо, стонях с него остатки сна. — Оперативно, ничего не скажешь... Н-ну, ладно. Легко они нас все равно не возвмут!

Сунув руку под подушку, он вытащил оттуда увесистый пистолет и привычным движением передернул затвор, вгоняя пулю в ствол. Затем спросил:

пулю в ствол. Затем спросил

— А у вас оружие есть?

 Нету, — замялся я, — как-то, знаете, не запасся. Я все больше привык — с ножом...

Ну, голубчик, нож — это наивно! Здесь он вам не поможет. Не та ситуация.

Хозяин склонился к тумбочке, стоявшей у изголовья его кровати. Пошарил там и извлек небольшой вальтер - никелированный, изящный, с наборной перламутровой рукоятью.

 Вот, держите! Вид у него, правда, дамский, игрушечный, но вы не обращайте внимания... Бьет хорощо, сильно.

Он зевнул, потянулся с хрустом. И тотчас обрел обычный свой вид — деловой, собранный, строгий.

Кстати, документы у вас с собой?

 Там остались, — я мотнул головой, — в моей комнате. — Γπe?

Под подушкой.

 Сожгите! Немедленно сожгите! Или нет, ладно... Я сам. Затем он стремительно ринулся в коридор. И мгновенно дом охватила паника. Гулко затопали шаги. Дробясь и пересекаясь, заметались тревожные голоса.

Потянуло едким дымком — в соседних комнатах что-то жгли поспешно.

А вот теперь пора уходить, подумал я, теперь уже — мож-

Перед самым рассветом небо помрачнело, подернулось облаками. Темнота загустела, стала непроницаемой, и это помогло мне вторично выбраться из западни.

Держа наготове вальтер (он уже успел привыкнуть к моей руке — и лежал в ладони прочно, надежно и ласково), я пробрался во двор соседнего дома, оттуда — на сеновал, потом махиул через покосившуюся изгородь и оказался в чьем-то саду.

Дальше — я знал это — начиналась территория бойни. А там уже было недалеко и до железнодорожного полотна.

Однако добраться до полотна оказалось делом отнюдь не легким. Район был обложен со всех сторон. Кольцо облавы стягивалось неотвратимо и явственно. Повсюду в угольном мраже видел я шевелящиеся тени, улавливал подозрительные шороки, бряцанье металла.

Меня, между прочим, сильно удивляло отсутствие в городе «эвонарей» (на блатном языке так называются цепные собаки). Почему они молчат, — недоумевал я, — почему не ла-ют? Куда они подевались? В российской провинции, в любом ее месте, даже и на окраинах Москвы такое скопише людей среди ночи непременно бы вызвало общий собачий переполох... Но потом я сообразил, что, во-первых, город этот не русский, а именно — западный. И, кроме того, здесь совсем еще недавно шли бои. Дворовых собак почти всех повыбивали, разогнали — и это для чекистов было выгодным обстоятельством.

Выгодным для них так же, как и для меня!

Медленно, с трудом выбирался я из путаницы львовских озвражсь, и грудом выбирале, поминутно взарагивая и озвражсь, и при каждом новом ввуке путиво приникал к оградам и деревьям. В иных местах приходилось двигаться полямм... Однажды я чуть было не столкнулся вплотную с каким-то человком. Он прошел мимо, обдав меня кислым запахом махорки и шинельного сукна.

Свободно вздохнул я лишь в тот момент, когда передо мною возникли очертания станционных построек.

За ними уже растекалась неяркая прозелень. Низкое, подирутое мутью небо понемогу начиналю светлеть. И глядя туда, на восток, я подумал: значит, теперь мне нужно идти в этом направлении. Только в этом! Запад остался сзади, за спиною... И оглядиваться на него уже нет смысла!

И сейчас же я оглянулся.

Я оглянулся невольно, объятый тревогой: сзади, за спиною, посыпались вдруг частые выстрелы. Они были слышны отчетливо. Простершаяся над городом тишина усиливала и множила их трескучее эхо.

Ахнул взрыв. Тэжкий медленный отзвук его прокатился по округе — и прилушил перестрелку. Она помаленьку стала слабеть, выдыхаться. И тогда над крышами домов (над тем районом, откуда я только что выбрался) взошло багровое зарево пожара.

Оно вошло высоко, это зарево, и словно бы подпалило небо. Края облаков зарделись; косматую их пелену пронизал трепещущий, мрачный свет.

Это тибла в отне бендеровская резиденция. Я вспомнил слова Хозяина: «Легко они нас не возьмут!» И подумал о том, что он и его помощники — кто бы они ни были — оказались доблестными людьми. Они сумели достойно встретить беду. Обедь в конице концов каждый из них мог бы поступнът точно так же, как и я, — выскользнуть из дома и скрыться!) Конечно, дледный их путь и особенно их практика — все это не для меня; тут мы разные, мы навек чужие! Но все-таки в личном мужсстве им не откажещи

Стрельба — уже редкая и глухая — еще продолжалась какое-то время. Она то вспыхивала, то угасала, отступая все дальше, за край ночи. И наконец затихла совсем.

Я стоял, напряженно вытянувшись, глядя на Запад, на метущиеся отблески огня. Потом отвернулся.

И увидел на Востоке такое же зарево.

Над станцией, над кущами садов, поднималось солнце заливало кровли мутным багрянцем. Оно катилось в лымной. огненной мгле. Казалось, вся земля — из края в край — полыхает, объятая гибельным пламенем... Ла так это, в сущности, и было!

Но размышлять на эту тему я не мог, не имел времени. Со стороны вокзала сюда, ко мне, шли гурьбою какие-то люди. Встречаться с ними было рискованно. И я, пригибаясь, юркнул в сторону, в палисадник, под защиту густо разросшихся

акапий.

Там, в этих зарослях, я переждал, пока люди пройдут. Потом осмотрел себя и стал приводить в порядок: почистился, выбил пыль из пиджака, старательно надраил сапоги, навел на них блеск. И упрятав пистолет в задний карман брюк, вышел, посвистывая, на дорогу.

Теперь надо было как можно скорее разыскать друзей. Они располагались в здешнем квартале - квартировали у вокзальных проституток.

К одной из них - к той, у которой поселился Левка Жид,

я и направился тотчас же.

Это была девушка пухлая, шекастая, на низком ходу. И. вероятно, поэтому ее звали Булкой, «Я свою Булку за что люблю, — говорил Левка, — за оптимизм! Кормишь ее, ласкаешь — она смеется. Моришь голодом — опять смеется. Бьещь ее, дуру. — смеется еще того пуще».

Левка был, в какой-то мере, прав. Сколько я знал Булку, она вечно жихикала, веселилась: по любой причине заливалась мелким, грудным, рассыпчатым смехом.

Однако на этот раз она встретила меня хмуро.

 Уходи! — задыхаясь, проговорила она, стоя в дверях в одной рубашке, — уходи быстрее! Тут такое творится! — Что творится? — насторожился я.

 Кругом — обыски, аресты, проверка документов... У меня этой ночью мусора два раза были. Слава Богу, Левка уже **успел отвалить.** 

— Когда он уехал?

 Вчера днем. Собрал вещички и даже... — Она вдруг всклипнула, рот ее перекосился. — Даже слова ласкового не сказал!

Не желая задерживаться во Львове, я покинул его в тот же день. Несколько остановок проехал в собачьем ящике... И повсюду, на любом разъезде, на каждой станции видел из-под вагона армейские сапоги. Они громыхали и цокали подковами, попирая бульжник, топча досчатый настил перронов. Их было множество, этих сапог! Железная дорога кишела чекнискими патрулями. Ехать дальше в таких условиях было опасво. Улучив момент (воспользовавшись тем, что разразился давно назревающий дождик), я украдкой отстал от поезда и схоронился в придорожной ржи. Дальше я уже шел все время пешком.

Происходило, в сущности, то же, что было когда-то на иранской границе. Все повторяется, — уныло думал я, бредя по посевам, увязая в слякоти, разъезжаясь подошвами в мутных лужах, — все идет по спирали.

Да, действительно, все повторялось! Как и тогда, я стремился уйти от железной дороги — уйти подальше и, главное, посхорей... Разница заключалась лишь в том, что тогда, близ Ирана, я пропадал от жары и жажды, задыхался в пыли и мечтал обрести хоть каплю влаги. Теперь же я тосковал о солние!

Темно-лиловая, как ночное небо, туча нависала над равняной; посверкивала и глухо ворчала. Дождь сыпал, не ослабеваи. Лесяные его струм секли мне лицо и приминали тугке колосья. Я шел в хлебах по поже — как в воде, — раскачнаваль о к е трудом переставляя нотя. Я вообще передвигался из последних сил, был на крайнем пределе. И симиственное что уверживало меня на нотях, это был стрях. Инстинктивное желание уйтя, избавиться от опасности. Незаметно пала ночь Наступление ее уловить было непросто: над степью с утра клубилась сырая струмстая сумеречь. Она постепенно стущалась, мрачиела, наливалась чернотойь. Я заметил, ито молнии стали как бы ярче и произительней, и только тогла сообразал, что день уже, в сущности, прошет.

Надо мною возник короткий мертвенный белый свет. Он сверху донязу вспорол нависшую тучу — пошел по ней, ветявсь. Темнога раскрылась. На мгновение стали видны окрестности: тяжелые, глянцевые от влаги волны ржи, невысокий приторок, силуэты хат. И неподалеку от меня — покатая верхушка стота.

Видение это вспыхнуло и исчезло. И сейчас же из мглистой бездны ударил яростный громовой раскат.

И опять раскололось и высветилось небо — дохнуло нестерпимым огнем и снова обрушилось с оглушительным треском.

Спасаясь от грозы, я кинулся к стогу; разворошил его, вырыл в нем просторное углубление и залез туда торопливо.

Спы мне виделись странные, какие-то морские: я где-то плыл, захлебывался, тонул... И мерз все время — отчаянно мерз! — никак не мог согреться.

Я проснулся совершенно мокрый, сотрясаясь от озноба. Одежда моя за ночь нисколько не просохла — наоборот! И все вокрут было на ошупь сырым и склизким. Озадаченный, выбрался в наружу — и понял, в чем суть. Это было вовсе носеню. СДа и откуда, в самом деле, могло взяться село в такую пору, в самом начале мая?) Оказывается, я переночевал, зарывшись в кучу старой картофельной ботяы. Она была свалена на краю пустого перекопанного поля, и ее-то я принял в потемках за стог!

Нало илти в село, — решил я, глядя на косогор, на смутно виднеющиеся в тумане крыши, — попрошусь в какую-нибудь кату, отогреюсь коть немного. Здесь, в глуши, мне уже нечего бояться!

ше издали, пересекая поле, з удивился безмолвию, царящему в селе. Не слышно было крика петухов, не мычали коровы, не скрипел колоден... Что еще там стряслось? — забеспокоился я. Поспешно поднялся по откосу, приблизился к околице. И увядел, что село то вымершее, нежилое.

Многие дома здесь были разрушены, дворы захламлены, засыпаны прахом, единственная улица — изрыта воронками. Всюлу виднелись следы былого огня и давнего запустения.

В этом месте, очевидно, проходила когда-то линия фронта. Я стоял, размышляя о разыгравшейся тут трагедии. Было тяко, пасмурно и жутковато. Неожиданно за спиною моей поспышался шорох... Я выхватил пистолет, обернулся, всматриваясь в развалны. И с облегчением перевел дух.

Из-за груды обугленных досок выглядывала кошка. «Кис, кис», — позвал я. Она мяукнула в ответ и пошла, вытягивая шею, поставив палкой хвост.

Странно она шла! Неровно и как-то слишком уж неуверенно, словно слелая... Я полумал об этом и тотчас же пояза, что так оно и есть. Кошка была слелой. Подойля ко мне вплотную, она подняла голову. И на месте глаз ее обозначились челые пустне повалы.

Облезлая, покрытая струпьями, она ластилась ко мне и междала жалобно. Последний живой обитатель села, — подумал я, — но как же она все-таки кормится? Как она, неарячая, живет? И стоит ли так жить дальше? Не лучше ли разом покончить се мучениями?

Невольным движением поднял я пистолет — хотел, было, выстрелить. И тут же опустил руку.

Она ведъ ждет от меня не пули, а ласки, — сообразил я, — ласки или какой-нибудь еды... И стрелять в нее сейчас было бы кошчеством. Было бы последней подпостью.

Уходя, я обернулся. И снова увидел кошку — в зыбких струях тумана. Она стояла, вытянув шею, и напряженно кискала воздух. И голос ее, летящий мне вдогонку, напоминал отдаженный детский плач.

Так вот я шел по Украине — по следам недавней войны. Путой пролет через разуришеные села, спаленные перелески, опустелые хутора... После многих мытарств я угодил в конотопскую тюрьму, а оттуда — в Харьков, на Холодную гору. Затем проехал в этапном эшелове по всей стране. Недолгое время пробыл на пересылке, в бухте Ванино. И, погрузившись в корабельный трком, — пересек туманное Охотское море.

Мой путь был извилист и непрост, но одно оставалось неизменным: я все время, неуклонно, двигался теперь на Восток!



Часть IV

# ДЕНЬ РОЖДАЕТСЯ ИЗ ТЬМЫ



### колыма

Этап наш прибыл в Магадан в бухту Нагаево поздней повыв 1947 год. Навигация кончалась уже, зростные штормы гремели над Охотским морем и заволакивали его снежной пеленою. Низкие тучи со свистом летели над белесой, изрытой ветром водою. И в горловине бухты, и у хаменистых се берегов уже кишело ледяное месиво; там образовывался припай.

После смрадных отсеков тряма — после многодневной качки и тесноты — соленый хлесткий ветер действовал опыяизюще. Шатаясь, кашляя, ежась от холода, сошли мы по траиу на берет. И вскоре очутились на пересылке, на знаменитой Карпунке (так называют колымчане центральный карантинный гинкт).

Пересылка эта играет как бы роль чистилища: людей выдерживают здесь положенное для карантина время, сортируют их, перетасовывают. И затем разгоняют по местным лагпунктам — по Дантовым «кругам»...

Олни из этих кругов уводят в рудники, в подземные, сумрачные недар, другие пролегают через болота лесотундровой полосы, третыи пересекают горы, четвертые — таежную глушь. Их много, этих кругов! Система колымских лагерей, именуемая официально Дальстроем, занимает территорию, равную примерно четырем таким странам, как Францыя

В сущности, Дальстрой — это особый мир, своеобразиая республика. Государство в государстве. Здесь существуют свои законы, свой уклад, своя экономика. На многочисленных приисках и в рудничных шахтах добываются редкие и цветные металлы и, конечно же, в первую очередь — золото!

На востоке страны нашей имеются два основных, самых мощных золотоносных центра. Один из них расположен в Красноэрском крас, в бассейне Енисея, другой — в системе Дальстроя. И вот тут, на Колыме, намывается почти половина всего золотого запаса Российской Федерации. Помимо золота, отсюда в Россию илут также пушнина («мяткое золото»), уголь и слюда, первосортная древссина и ценные минералы. Она богата, потаенная эта республика! Богата, общирна, страшия.

«Колыма, Колыма, чудная планета, — говорится в одной из старых лагерных частушек, — двенадцать месяцев зима, остальное — лето!» Сказано это метко. Климат здешний на

редкость суров, зимы — длительны и свирены. Полярная ночь начинается, по существу, с конца сентября.

В тот день, когда я впервые ступил на колымский берег (было всего лишь чстыре часа дня), над причалом, над лагерными сторожевыми вышками, мерцало ссверное сияние. Зсленоватые зыбкие полотиница развертывались в вышине, в помаченной выстывшей бездне — полыжали там и распадались бесшумно. И тусклым, каким-то мертвенным светом окрашивали землю и лица люгей.

Зима уже, в сущности, наступила. И длиться ей теперь предстояло долго. Конечно, не двенадцать месяцев, как пост-

ся в частушке, но все же — большую часть года!

Да, климат колымский суров: в середние зимы морозы бывают такие, что становится трудно дышать. Воздух обжигает гортань и верхушки легких. И пар от дыхания миновенно густеет, шуршит у рта и осыпается сухими, колючими искрами.

В эту пору промерзшая почва трескается так же, как и бозопный, выжженный зноем грунт пустынь. Со звонким гу-лом лопаются стволы деревьев. Гул ндет по чащобе, и странно и жутко слышать, как звучнт она в белой тишн, при полном безветрии.

Тайга полна голосами — и каждый колос здесь кричит o

смутном, о безнадежном...

Птицы в такую пору безмолюствуют, зверье отлеживается в замети и поряж согошатся на траска и в рудниках, в влят лес в тайте, уныло бредут по заснеженным дорогам. Подгоняемые конвоем, они идут, взявши руки назад и проклиная неволю.

«Будь проклята ты, Колыма, что прозвана чудной планетой! — так поется в другой широко известной лагерной песне. — Сойдешь поневоле с ума. Возврата отсюда уж. нету».

Вот эту песню и напевал как раз Леннн, возясь на нарах карантинного барака, — умащнваясь там, готовясь ко сну. Мы лежали на одних нарах, рядышком. Справа от меня

мы лежали на одних нарах, рядышком. Справа от меня расположился Девка, молодой убинца с ангельским лицом. Слева — пожилой сибиряк по прозвищу Леший. Дальше, в самом углу, вил Ленин свое гнездо.

Узкоглазый, лысый, с бугристым шншковатым черепом, он копошился там и тянул, бормотал в половину голоса:

«Прощай, дорогая жена, Прощайте, любимые дети. Знать, горькую чашу до дна Испить нам придется на свете».

- А ведь эта песяя, братим, про нас, сказал внезапио Леший (он целый девь пропадал где-то и только сейчас явыяся — утрюмый, чем-то заметно удрученный). — Точно сказано!
   В самый цвет! Придется, ох, придется испить нам горькую чату... Чует мос сердце.
- Не ной ты, за ради Господа, сказал, осекшись, Володя Ленин. — Ну, чего ты, в самом деле?
- Да я не ною, отозвался Леший. Я так говорю, вообще... Но, с другой стороны, с чего бы это нам весслиться? Тут, среди придурков, в зоне обслуги, мне один знакомый растратчик встретился. Когда-то мы чалились вместе во Владимире. Так он мне порассказал кое-что...
  - Что же, например? спросил я.
- Н-ну, что... Леший поджал губы, крепко потер ладонью череп. — Много всякого. Насчет сучни, например. Ее здесь, оказывается, навалом. В каждом управлении половина латиунктов — сучьи.
  - Быть не может, дернулся Ленин.
- Все точно, брат, сказал со вздохом Леший, все точно. На Сасумане — сучня, на Коркодоне тоже. И в Марково, и в Анюйске. И по всей главной трассе... Кругом ихние коллы!

Он зашуршал папиросами — закурил, закашлялся, поперхнувшись дымом.

- Учтите, здесь на Карпунке тоже имеются суки. Недавно мне рассказывали такая мясня была, ой-ой! Пятнадцать трупов за одну ночь настряпали.
  - Кто ж кого? спросил Девка.
- Он помалкивал все это время, лежал с закрытыми глазами и, казалось, спал. Теперь он вдруг привстал, опираясь на локоть.
- A черт его знает, передернул плечами Леший, я не vточнял.
- уточнял.

   Да и какая разница, проговорил я уныло. Главное в том, что колесо это докатилось сюда, на край света. Теперь спокойной жизни уж не булет.
- А ты, что ли, спокойную жизнь ищешь? спросил Девка. Свежий розовый рот его улыбался, ресницы подрагивали, роняя на щеки пушистую тень.
  - А ты, что ли, нет? покосился на него Леший.
- А я нет, сказал небрежно Девка. Зачем она мне?
   Если б я тихую жизнь искал, я бы себе другое занятие выбрад.
- Правильно, подхватил Ленин. У фрайеров одна участь, у блатных — другая... Мы все тут живем, как на войне!

При этих словах он коротко, остро взглянул на меня. И повторил — со значением:

— Как на войне! Это — закон. А кто не понимает — тот не наш...

Ну вот, опять началось, — подумал я, — опять он, негодяй, под меня подкапывается... Когда, наконец, он уймется?

В этот момент заговорил сибиряк — и как бы невольно поддержал меня.

- поддержал меня.

   Как на войне это верно, пришурился он, только что ж хорошего? И почему вы, братцы, думаете, что блатным
- тихая жизнь не нужна? Она всем нужна, а уж тем более нам! Он протянул узловатый свой, темный палец — ткнул им Ленина в групь.
- Вот ты. Сколько времени ты уже шустришь? Когда в первый раз подзасекся?
  - Да уж давно, сказал Ленин, в тридцать девятом.
  - И где отбывал?
  - В Тайшете.
- Ну, а я тяну лямку с тридцатого. Понятно? Беломорканал строил вот этими вот руками. Понятно? Кандалакша, Медвежеторск, Сегеж — это все мои места... Сколько у меня там корешей осталось — подумать страшно! И в Тайшеглаге гоже побъявал, но до теба еще, задолло. В тридцать третьем году, когда Канал окончили, нас всех — кто жив остался поосвобождали досрочно. А потом началась изоляция. И я по новой загремел... Вот так, брат. А ти толкуещы! Если уж кто и прожил жизнь, как на войне, — так это я. Ну, а что толку ЧТо я видел? Только буры, карщеры, ремым и Доходил на штрафной пасчке, всю дорогу дерьмо хлебал. И теперь опять придетсях... Опять придется хлебать...

Я никогда еще не видел Лешего таким возбужденным. Он разошелся не на шутку; жесткое, изрытое глубокими морщинами, лицо его побагровело, взялось густыми пятнами.

- нами, лицо его пооагровело, взялось густыми пятнами.

   Да к тому же еще сучня... С ней, конечно, ладу не будет. Тут борьба насмерть. Или или. Или они нас на колабасу, или мы их на котлеты... Середины нет.
- Вот, вот, подхватил Ленин, я об этом как раз и толкую.
- Что ж, ты прав. Но черт возьми, как все это отвратно! Для молодых, для таких, как ты или Девка, для вас эта жизнь в новинку... Ну, а мне она давно уже обрыдла. Я ей по горло сыт.

Наклонясь над краем нар, Леший сплюнул шумно. И затем ребром ладони провел по жилистой шее своей, по хрящеватому кадыку. — Вот так вот сыт!

 Что-то я не пойму, — медленно сказал тогда Ленин, уж не думаешь ли ты завязать, отойти от нас, а?

— Завизывать мие не к чему, — устало отмакнулся Леший. — Как теперь завъжешь, как отойдешь? — Он как-то сразу сник, увял, расслабился. — Что и могу? Только замки к курочить А. переучиваться — подпо. Нет, я к своему ремсслу присужденный навечно. Каким был, таким, видать, и кончусь. Только вот хотелось бы — в покос. бы — в покос.

— И где ж ты этот покой сыскать думаешь? — спросил Девка. — Им тут, батч, и не пахнет. Тут кровью пахнет. А покой — он где? Разве только на коечке, в санчасти. Да еще на

том свете.

 Да-а-а, санчасть, — мечтательно протянул Леший, затесаться бы туда. Замастырить какую-нито болезны! Вот только какую? Самое главное, чтобы все было без промаха...

- Ну, если хочешь наверняка, сказал из угла Ленин, коси на сумасшедшего. Способ старый, испытанный. Сумеещь доказать, что ты псих, — на свободу пойдешь. Психов актируют с ходу.
- Да, но как доказать? Как вообще это делают с чего начинают? Эх, знать бы...
- А чего тут знать, усмехнулся Девка. Дело плевое, простое. Ты говорил, что всю жизнь дерьмо хлебал... И еще, мол, придется. Так?

Ну, так.

- Вот и хлебай теперь! По-настоящему! Начни его жрать
   и лады; тут уж никто не усомнится. Дело верное. Да к тому же еще и витамины...
- Ладно, не трепись, поморщился Леший. Ишь, скотина. чего надумал. Сам хлебай. если ноавится.

. . .

Мы долго так толковали, И потом, угомонясь, каждый ворочался на нарах и думал свое... И мысли были тягостны и темны. И темны были окна барака; за ними стлалась полярная ночь. Там, повитая мглою, на тысячи верст окрест простерлась холодная неведомая земля.

Заснул я поздно. И был среди ночи разбужен истошным воплем:

Эй, урки, сюда! Скорее!

Ошалелые, плохо соображающие спросонья — что к чему, урки посыпались с нар. Ринулись к дверям и окружили стоявшего там парня. Он стоял, привалясь спиной к дверному косяку. По щеке его и по шее шел косой багровый рубец. Телогрейка была разорвана и сплошь залита кровью.

Постанивая и морщась, потрогал он рану на шее. Пальцы его миновенно окрасились в красное. Обвел нас помутненным взглядом. И указав окровальненой рукою на дверной проем, сказал с коротким пыханием:

 Спите, ядрена мать, греетесь... А там сучня блатных пежет!

Потом он всхлипнул. И начал медленно оседать, сползая по притолоке наземь.

После освещенного барака ночная мгла показалась плотной, почти осязаемой. Полярные сполохи давно уже отплясали и выщвели. Небо теперь зассвали звезды; дедяные, далекие, они не разгоняли тьму, наоборот, — подчеркивали ее еще сплыесе.

Не сразу, с трудом освоился я в потемках. И различил, наконец, фигуру человека, лежавшего, скорчившись, на земле, — неподалеку от входа.

Здесь же маячили еще какие-то люди. Увидев шумную нашу ораву, они засуетились; сгрудились на миг, а потом рассыпались, убегая.

Не колеблясь и не раздумывая, я бросился вдогонку. За платерясь и гулко голая, поравнялся со ноною Девка. В руке его поблескивало стальное лезвие. Вот ловкач, полумал я, уже раздобыл где-то, вооружился! А я, как дурак, — с пустыми руками...

Ну, ты шустрый малый, — пробормотал я завистливо,

— откуда перо? С этапа, что ли?

— Нет, — прерывисто ответил он на бегу. — У этого взял, у подколотого. Крепко они его сделали, сволочи. Саданули не только в шею, но и в бок. А другого — видел, наверное? — на земле, у барака... Того, кажется, — начисто.

Он перевел дух. И затем, толкнув меня локтем:

 Видишь, — сказал, — вот тех двух, которые слева? Я их сразу приметил. А ну-ка, давай поднажмем!

Фигуры убегающих заметно приблизились, стали отчет-

ливее — мы догоняли их. Приятель мой рассмеялся.

Я бежал с ним рядом и торопливо соображал: как быть мне, что делать? С минуты на минуту мы дольных столкнуться с врагами, сойтись вплотную — лицом к лицу — и что тогда? Девке хорошо, он успел о себе позаботиться. А я, безоружный, сразу же окажусь под ударом...

От ножа, конечно, можно уберечься; существует немало рукопашных приемов, рассчитанных на такие именно случаи. И всс-таки, всс-таки... Недаром же ведь существует старая донская поговорка: «Казак без клинка — голый. Он — как баба с задранным годолом!

Сейчас я чувствовал себя именно таким вот — гольм и беспомощным. Сознавать это было неприятно. Из живота возник и шел по коже мерякий щекотный холодок. Но остановиться я уже не мог: мною двигали инерция и жестокий гончий зазот.

Онгуры впереди застыли, замерли. К ним присоединилась еще одна — внезапно вывернулась откуда-то из темноты. И тогда они, все трос, поворогились к нам лицом. Очевидно, поняв, что уйти от погони не удастся, суки решили принять бой.

Теперь нас разделяло всего лишь несколько шагов. Я замедлил бет и напрятся весь, заходя сбоку — наметив себе крайнюю из фигур... Вдруг кто-то цепко укватил меня сзади за рукав — оттеснил в сторону. И, скосив глаза, я увидел Лешего. (Это он, оказывается, все время дышал мне в затыдок!)

- Погоди-ка, бормотнул он хрипло, не суйся зазря.
   Тут надо умеючи.
- Да я умею, возразил я, когда-то в армии проходил эту науку.

Он, казалось, не слышал меня. Рванул за рукав и отбросил назад. И, загородив собою, крупно шагнул к сучне.

 Ну, держитесь, падлы! — пронзительно вскрикнул Девка. — живыми не уйдете!

И в этот самый момент над головами нашими сверкнул голубой прожекторный луч. Он описал в темном небе восьмерку и потом упал на нас, накрыл с размаху. И ослепил, и высветил кажлого.

Я увидел лица врагов; они были искажены страхом и алобой. Самый крайний из них — тот, кого я наметил себе, чем-то разительно напоминал Гундосого. Такой же был он тощий, жилистый, длинношейй. И так же по-совиному смотрела его круглые, бесцветные, тесно посженные глаже

И так же точно он дергался и бубнил что-то, заслонясь рукою от света.

рукою от света.
Прожектор бил с угловой вышки. И оттуда спустя мгновение прозвучала четкая автоматная очередь.

Золу охватила тревога. Затмевая звезды, возник в вышине еще один луч. Пришел с другой стороны; снизился, уперся в

стену соседнего барака — подрожал там, пошарил. И медленно, словно бы ощупью, двинулся к нам.

— Тикайте, братцы, — завопил Леший протяжно.

И сейчас же толпа распалась, рассеялась.

Слепящие, бъющие наперекрест лучи как бы разделили людей непроходимой чертою: суки подались в одну сторону, блатные — в другую.

Едва мы вернулись в барак, туда ворвались надзиратели. С ними явились и санитары; ночные эти тревоги были здесь,

очевидно, делом привычным.

Раненых подобрали, унесли в лазарет. Нам же было велено умолкнуть и спать. «Если кто-нибудь выйдет наружу, заявил старшой — низкорослый татарин в лейтенантских погонах, — охране разрешено стрелять без предупреждения!»

Потом мы долго еще не могли успокоиться. Было решено отныне дежурить ночами по очереди. Кинули жребий. И выбор, как водится, сразу же пал на меня.

Так вот прошла первая моя ночь на Колыме!

Примостясь у печки — неподалеку от входа, — я покуривал, глядя в огонь и размышляя о том, какой я, в сущности, невезучий! Никогда еще мне не выпадал хороший жребий. Не было удачи ни в чем — и даже мясо в супе не попадалось ни вазу!... И если такова моя обычная участь, — то что же ждет меня впереди? Какие еще неприятности уготованы мне в про-кятом этом краю?

40

## судилище

Неприятности начались на следующий же день.

Выспаться утром мне так и не удалось: всех нас погнали на мелицинский осмотр, и процедура эта была долгая, неприятная, нудная.

Отдохнуть от треволнений минувшей ночи я смог лишь

после обеда (мясо в супе не попалось мне и на этот раз!). И только угрелся, погрузился в забытье, — как почувствовал, что кто-то теребит меня за ногу.

Раздраженный, разгневанный, я свесился с нар. И увидел незнакомое мяе лицо: толстогубое, усыпанное крупными рыжими веснушками.

Вставай, Чума, — проговорил рыжий. — Я за тобой.

- А ты кто такой?
- Неважно. ответил он.
- Но в чем дело?
- Лело в том, что меня послади... Велено привести. Вставай! Кто послал? — спросил я, потягиваясь и зевая, с трудом продираясь сквозь липкую одурь сна.
  - Vnkn
  - Зачем?
  - Или там узнаешь!
    - A гле они?
- В соседнем бараке. Он нетерпеливо махнул рукой. Вся кодла собралась. Специально, Ждут тебя!

И мгновенно я поднялся, трезвея и настораживаясь. Перело мною стоял посланен коллы.

Кодла собралась в дальнем, самом темном углу барака. И первым, кого я там увидел, был Ленин.

Он восседал на нарах, скрестив по-турецки ноги, упираясь

локтями в широко разлвинутые колени.

- Приветик, сказал он, наклонив бугристый свой, выпуклый лоб. — Сались. Чума. Ближе сались! Есть до тебя разговор.
- О чем разговор? спросил я, усаживаясь и ощущая смутное шемящее беспокойство. Не нравился мне его тон. Ох. не нравился... И непонятным, и странным было молчание, которым встретило меня остальное волье.

 Так о чем же? — повторил я, оглядывая пестрое блатное сборише.

- Ла так... Koe o чем. A может, ты сам погалываешься, а? Нет. — сказал я. — не погалываюсь. И ты не темни —
- говори прямо! Ну, если прямо... — Он пришурился, чмокнул губами.

 Тогда ответь: ты в армии служил? Я ожидал всего, что угодно, но только не этого вопроса. И

на какой-то миг онемел, растерялся... Как он узнал? — зигзагом прошло в голове, - откуда? И тут же пришла вторая мысль: «Теперь я пропал. Любой блатной, побывавший в армии,

механически зачислялся в разряд сучни... А ведь сейчас с сучнею идет война. И если я не оправдаюсь, не вывернусь, меня отсюда не выпустят. Зарежут здесь же, на этих нарах... Главное сейчас — не колебаться. Не признаваться ни в чем! Надо вести себя так же, как и на следствии. В конце концов, точных данных у него нет. Не может быть... Но все-таки — как он узнал?»

— Й-ну, поэт? — тихо, ласково сказал мне Ленин. — Что же ты впруг притих?

И сейчас же послышался высокий, мурлыкающий голос Девки:

Не молчи, старик, ох, не молчи!

 Да я не молчу, — медленно, цедя сквозь зубы воздух, проговорил я, — просто — противно... Противно отвечать!

И, глядя на Ленина, я спросил, ломая глазами его взгляд:

Откуда ты все это взял?

— С твоих же собственных слов, — быстро ответил Ленин.
— Ты сам проговорился. Сам признался.

Сам? Не смеши меня. Когда это было?

Вчера ночью.

Ленин грузно повернулся, позвал: «Сосо!» И немедленно из полутьмы выдвинулся какой-то смуглый, восточного типа человек.

 Расскажи, Сосо, — приветливо, собрав морщинки у глаз, сказал Ленин. — расскажи, как все было?

— Да просто было, — гортанно и хрипловато заговорил Сосо. — Ночью, когда мы за суками погнались, я оказался возле Лешего — саапи бежал...

В это мгновение вновь послышался насмешливый, ленивый Левкин тенорок:

— Сзапи? Вот как!

 — Сзади: вот как: И тотчас же по нарам, по лицам людей, прошла волна веселого оживления.

Я не мог понять: подыгрывает мне Девка или же просто резвится? Разгадать этого парня вообще было нелегко. Однако реплика его помогла мне: она сразу разрядила атмосферу и настроила собрание на итривый лаг.

И за это я был благодарен Девке.

Зато Сосо не мог придти в себя от возмущения.

— Ты, слушай, меня нэ подначивай, — вскивел он, размакивая руками. — Нэ строй вамеки... Сзади! — Он фыркыул и вобагровел. — Я вэ бегун. Нэ спортсыев. Рэзать мы можем, а бэгать — нэт. — Ладио, ладио, тотрепал его Ленин по плечу. — Кто ж

в этом сомневается?
И потом — скотоговоркой — косясь в ту сторону, где на-

И потом — скороговоркой, — косясь в ту сторону, где находился Левка:

- Ты, ядрена мать, не мешай, не мути воду.

И опять, обращаясь к кавказцу, держа ладонь на его плече:

- Больно уж ты горяч. проговорил он с укоризной. Нельзя же так! Человек пошутил. - а ты...
- Какие шутки, слушай? кипел и ерзал Сосо. —Тут разговор серьезный.
- Ну, так и продолжай, сказал Ленин. Значит, ты был рядом...
  - Совсэм рядом! — И все слышал?
    - Конэчно.
    - И можещь повторить сейчас, при всех?
- А почему нэт? Сосо пожал плечами. Ясное дело MOTV.
- Так повтори, тихо, настойчиво проговорил Ленин, васскажи блатным — о чем вчева болтал Чума? Что он говорил Лешему?
- Об армии говорил. О том, что он там изучал всякие приемы...

Теперь все смотрели на меня; молча смотрели, выжидаюше. Они тяжелы были — эти взглялы. Я ошущал их почти физически.

- О. Господи, какая чушь, сказал я, стараясь держаться как можно непринужденнее. — Не нашли другой темы. Что ж. я и лействительно говорил...
  - Ага. подался ко мне Ленин. ага!
  - Что «ага»? Я говорил. Но ← как! В каком смысле!
- А-а-а, отмахнулся он небрежно, это не играет... — Нет, почему же, играет, — возразил я, — еще как играет! Я говорил о том, что знаю армейские приемы, ну и что?

Мало ли, где и как я мог их изучить? Знать их — одно. А быть в армии, служить — совсем другое. Если уж мы начнем эти понятия смешивать... Вот ты, например! Я стремительно повернулся к Сосо — уцепил его согнутым

пальцем за воротник:

- Ты кто грузин?
- Мингрелец, растерянно ответил он, а почему?...
- Шашлык любишь? Конэчно.
- Знаешь, как его приготовляют?
  - Знаю.
- Ну, а сам жарил когда-нибудь? Еще бы! Сколько раз...
- Так, может, ты не блатной, а повар? спросил я медленно.

— Что-о-о? — Сосо стал надуваться, глаза его вышли из орбит, челюсть отвалилась. — Как ты сказал? Опять — намеки?

На нарах грохнули. Глядя на веселящихся, гогочущих урок, я развел руками — сказал смирным голосом:

- Вот так вот, ребята, можно обвинить любого из нас. Каждого! Один знает одно, другой — другое. Мало ли, кто из нас что знает. О чем тут толковать? И мне вообще непонятно: какой смысл во всем этом копаться? Есть ведь поважнее дела. По зоне вон сучня бродит: половина пересылки в ее руках...
- Вот потому, что половина пересылки, сказал Ленин, потому нам и надо знать: кто у нас кто... И ты не верти! поднял палец помажал им перед моми лицом. Ты говорить мастак, я знаю. Умеешь изворачиваться... Поэт! Только здесь это не поможет. Что в Ростове проходило на Колыме хрен пройдет.
- Это еще что за намеки? спросил я, подражая кавказцу, подделываясь под его интонацию. — Куда ты клонишь?
  - Все туда же, усмехнулся он, все туда же.
     И насупясь. собрав складками кожу на лбу, он спросил,
- отделяя слова:

   Так ты утверждаешь, что в армии не был, не служил?
  - Нет. сказал я твердо. не служил.
  - И можешь доказать это?
- A ты, прищурился я, ты можешь доказать обратное?
- Я нет, замялся Лении, но ведь имеются люди...

   Какие люди? Вот этот Сосо? Да он же не русский. Мало ли, что ему могло померещиться?! Ему всюду разные намеки чудятся... Смешно! И вообще, урки. Тут я привстал и осмотрелся, выказывая всем видом своим недоумение и праведный гнев. Я не пойму, что здесь воровское толковище или наш советский сул? Это толко на суде так делается обынают без причин... А у нас, у блатных, все должно быть по

Кодла снова загомонила, задвигалась, кто-то проворчал из полутьмы:

Кончайте этот балаган!

справедливости, по правле.

- И еще один голос прорезался сквозь шум:
- А где, кстати, Леший? Куда он подевался? Давайте его сюда! Спросим — и точка. И все дела.
- Вот это правильно, подхватил Сосо. Пусть сам Леший скажет. В самом деле, где он?

Лешего, признаться, я боялся больше всего. (Сосо был не опасен мне — я обезвредил его без труда!) Отсутствие сибиряка удивляло меня с самого начала; удивляло и, конечно, радовало. И сейчас я напряженно ждал: что ответит Ленин на этот вопрос?

— Ч-черт его знает, — сказал озадаченно Ленин. — Не пойму. — Он засопел, поскреб ноттями лысину. — Пацаны всю зону облазили, с ног сбились. И сейчас еще ищут. Запропастился кула-то, прямо как в волу канул!

— A может, его в зоне уже и нет? — хихикнул Девка. —

Может, он в побеге?
— И сколько мы так сидеть будем? — поинтересовался Конопатый — тот самый парень, который вызвал меня на это

судилище.
— Подождем еще немного, — сказал Ленин. — Авось, найдется. Время теппит.

Да нет. — возразили ему. — не терпит...

— Но ведь толковище не кончилось! — угрюмо и веско заявил Ленин. — Вы что, правил не знаете? Дело это оставлять нельзя. Надо что-то решать... А Леший найдется, появит-

Однако Леший так и не появился. Урки ждали его долго. Некоторые от скуки стали резаться в карты. Кто-то звучно всхрапнул. Затем в углу послышалась песня:

«Костюмчик серенький, колесики со скрипом, Я на тюремный на бушлатик променял.»

Это была моя песия! И блатные знали это. И услышав е., я подумал с облегченнем: раз поют, значит, верят... Значит, здесь у меня есть сторонники. Что ж, это неплохо. Мы еще поборемся, Володя! Потягаемся! Мы еще кокнемся — посмотрям, чье разобъется...

Дверь барака распахнулась с грохотом; ворвался взъерошенный, запыхавшийся папан.

 Нашелся, эй! — закричал он еще с порога, — нашелся ваш Леший!

Где ж он? — встрепенулся Ленин.

— В санчасти

— Он что, заболел, что ли?

 Да вроде бы. — Сказал пацан, отдуваясь и шмыгая носом. — Не поймешь — то ли всерьез, то ли косит, притворяется.

— Как же он косит?

Странно... — Востроносое, щуплое лицо паренька дрогнуло, исказилось гримасой...

— Но все же? Что он там пелает?

— Ест дерьмо...

И сейчас же звонко, заливисто захохотал Девка.

— Взаправду ест? Хлебает?

Ну да, — кивнул, поеживаясь, рассыльный. — Хлебает.

— И как же он хлебает?

Да прямо рукой — из больничной параши…

 Ну, молодец, старик, — воскликнул Девка, — послушался все-таки дельного совета... Ай, ловкач, ай, пройдоха!

Он сотрясался весь, стенал и захлебывался от хохота. Но окружающие молчали: людям было на этот раз не смешно.

И чтобы пресечь неуместное это Девкино веселье, кто-то сказал — досадливо и нетерпеливо:

- Ладно, заглохни! И вообще, хватит о дерьме. Давайте-ка, чижики, потолкуем о главном.
- Вот и я о том же... подхватил Ленин. Но его перебили
- Насчет Чумы разговор без пользы. Дело это мутное. Без Лешего тут все равно ничего не решить... И сейчас не это главное.

— А что? — спросил заносчиво Ленин, — что же?

 Главное то, что вокруг нас — суки! Чума прав. Они. вооружены, а мы — с пустыми руками. Так не годится. Надо что-то делать... Где-то доставать ножи!

Тем и завершилось роковое это судилище. Обвинение, предъявленное мне Лениным и Сосо, осталось недоказанным. Основной, самый важный свидетель по делу выбыл внезапно и навсегла.

Странно все-таки переплелись наши судьбы: вот уже второй раз сибиряк этот выручал меня, уберегал от белы.

Минувшей ночью он уберег меня от сучьего ножа, теперь

же, невольно. — от ножа блатного. Я долго думал потом о Лешем... Во всем вель есть свои

пределы; та отчетливая черта, переступать которую нельзя... Теперь, отступя от событий и взирая на них спокойно, со стороны, я отлично вижу эту разницу планов, это несоответствие между целью и средством. Но тогда, на нарах, окруженный кодлой, я прежде всего думал о собственном своем спасении. И известие, которое принес рассыльный, переполнило меня жгучей радостью.

Конечно — и потрясло, и смутило, как и всех прочих. Но все-таки первым моим чувством было облегчение... Я словно бы сразу вернулся к жизни, ощутил под ногами твердую почву.

41

## КОНЕЦ ЛЕНИНА

А теперь начинается самое трудное; я как-то даже боюсь рассказывать... Признаваться в собственных своих слабостях — куда ни шло. На это еще можно решиться. Гораздо труднее — пойти на признание в подлости.

А впрочем, не знаю. Не знаю. Может быть, в том, что я совершил, никакой особенной подлости и нет? Да пожалуй, что и нет.

В конце концов, моя вражда с Лениным зашла так далеко и сделалась столь очевыной, что поневоле возникат вопрос: кто — кого? Было ясно: если я не уберу его, не уничтожу, то он рано или подым о уничтожит меня. Он уже попробовал сделатьэто, но неудачно. Зачем же было мне ждать повторения? Ленин ведь был не на тек, кто останавливается на полдороге...

нин ведь был не из тех, кто останавливается на полдороге... Есть старинная босяцкая поговорка: «Умри ты сегодня, а я завтра». Вот в соответствии с ней я и решил поступить.

Проще всего было бы, конечно, затеять с Лениным драку, — подлювить его на нож и покончить все разом. Одлако этот самый верный и испытанный способ был в данном случае похти неосуществим. Все усложивлось тем, что мы с ним, по идее, были не врагами, а соратниками; находились в одних рядах, в одном и том же клаие.

Все конфликты между блатными, все спорные проблемы решаются, как правило, на общих сходках. И для того, чтобы в этих условиях устранить врага, — лучше всего действовать не силой, а хитростью.

Спибаться в схватке запрешено, зато подсиживать друг друга, интриговать, ловить на промашках — можно сколько угодно! Внутрипартийная борьба, в принципе, везде одинакова, всегда одна и та же... Что ж, я с чистой душою воспользовался своим правом.

Ленин начал первым. Теперь, по правилам игры, наступила моя очередь. Течение дальнейших событий оказалось для меня весьма благоприятным. Начать с того, что Ленин — вскоре после памятной этой сходки — внезапно угодил в карцер: поспорил во время утренней проверки с надзирателем, нагрубил ему и

получил пять суток строгача.

Обстоятельство это привело к неожиданным результатам... Дело в том, что Ленин был марафетчиком. До сих пор я как-то не обращал на это внимания. Да и то сказать — для меня здесь не было ничего необычного! Почти все мои друзья и знакомые, каждый по-своему, увлекался марафетом. А так как в здешних условиях добывать наркотики было очень трудно, если не сказать — неовоможно, то все они прибегали к заменителям: принимали всевозможные лекарства с сильнодействующими веществами. Девка, например, употребляя кодеин — лекарство от кашля. Ленин пробавлялся желудочными каплями, содержащимы в себе опнум.

Когда Ленин был с нами в бараке, он укитрялся регулярно доставать свои капли — постоянно ходил в санчасть, просил друзей позаботиться об этом. Теперь же, сидя в карцере, в полнейшей изоляции, он оказался лишенным всех этих воз-

можностей.

Вскоре по зоне разнесся слух, что с Лениным творится неладное — он бьется в истерике и требует в камеру врача.

Служи о том, что происходит за бетонными стенами карисра, просачивались в зону разными путями. Иногда их приносил нам кто-нибудь из штрафинков, отбывших наказавние, иногда — дневальные штабного барака. Каждодневно общавас начальством, растапливая печи и моя в кабинетах полы, дневальные эти, стественно, слышали многое, были о многом осведомлены. Среди них особым довериме арестантов пользовался некто Кирей — в прошлом довольно известный крымский спекулант.

Вот этот самый Кирей случайно подслушал разговор, который вел оперуполномоченный (по-лагерному — кум) с одним из надзирателей, работающих в карцере. Подслушал — и

немедленно сообщил обо всем блатным.

Что ж, состояние Ленина было понятным. У него началась реакция, — а что это такое, известно любому наркоману.

За всякое увлечение приходится расплачиваться — это старая истина. И, пожалуй, самая тяжкая, самая мучительная

расплата выпадает на долю лагерных наркоманов... Мы знали это. Знали также и то, что заполучить врача в карцер было для Ленина делом почти безнадежным. Работники савчасти допускались к штрафникам лишь в особых, чрезвычайных случаях.

Но даже если бы кто-нибудь и явился в карцер к Ленину, это тоже вряд ли бы ему помогло.

Все напи китрости и уловки были, в принципе, известны администрации. Она зорко следила за выполнением правил. И если в обычных условиях — в общей зоне — правила эти еще как-то можно было обойчи, то в карцере любая такая попытка была обречена на провал. Не каждый лагерный слепила» (почти все они ведь были заключенные), далеко не каждый, стал бы помогать Денни у рисковать своим благополучием.

Среди местных медиков имелся один лишь человек бывший студент мединстичута Сема Реустский, — на которого можно было рассчитывать. Сема был фрайер, конечио. Но фрайер, что навывается, «битый», «прокаженный». Он считался политическим (сидел по патьдесят восьмой статье — за болтовню), но душа у него была наша. Уроженец Олессы, он вырос среди портовых босяков, когда-то дружил со шпаною и навсеграя сохранил в себе авынторный лушок.

На него-то как раз и надеялся Ленин и уповали блатные.

Однако все получилось иначе.

На третий день, после того как Ленин угодил в карцер, Сему неожиданно угнали на этап (его перебрасывали на Сасуман в приисковую лечебницу). Он покинул пересылку утром. А чуть позднее — перед обедом — штрафников посетил кум.

Кум пробыл в карцере довольно долго; осматривал камеры, толковал с арестантами. Был он и у Ленина (об этом стало известно от того же Кирся) и о чем-то беседовал с ним...

Содержание их беседы осталось неизвестным; оперуполномоченный заходил к Ленину один, без провожатых. Впрочем, так он и вестла поступал, и факт этот сам по себе не значил еще ровным счетом ничего.

Заинтересовало и озадачило блатных другое обстоятельство.

После того как кум посетил карцер, Ленин сразу же успокоился и затих. Самочувствие его странным образом улучшилось, припадки кончились. И это, естественно, наводило на

мысль, что он, наконец-то, сумел получить свои капли. Сумел получить, — но из чьих же рук? Неужели из рук проклятого опера?

Такое предположение казалось невероятным и диким. Но иного ответа на вопрос этот не было, не нахопилось...

А сще через пару дней в бараке нашем внезапно был сделан повальный объкс. Надзиратели перерыли все помещене в в результате добрались до тайника (он находился в углу барака, под полом), где хранилось все наше оружие: самодельные ножи и пиковины.

Кстати, об оружии. Для изготовления ножей в латерных условиях употребликотся обычно инлы— преимущественно ручные. Из полотна одной пилы эножовки», например, получается три препосходных финяка! «Никовниямы» называкотся пруты», остро заточенные с одного конца. Материал для этого имеется в изобилии на любой стройке: из таких прутьев состоит бетонная арматура! Вблизи Карпунки — в пору описываемых здесь событий — возводились бетонированные здания каких-то складов. Отгуда и попали к зам пиковия

Оружие это, вообще говоря, страшное. В драке пиковною пользуются по-разному. Чаще всего — в соответствии с названием, как своеобразной пикой. Она отлично приспособлена для этого. Она протыкает человека с легкостью, как булавка — бабочку. Можно также бить стальным этим прутом наотмашь; от такого удара череп раскалывается, словно грецкий орек.

Привыкший к ножу, я поначалу отнесся к новому оружию с сомнением. Девка же оценил пиковины сразу. И когда их изъяли у нас, — сокрушался и негодовал, пожалуй, сильнее всех прочих.

И именно он — один из первых — высказал вслух мысль о том, что виновен во всем этом не кто иной, как Ленин!

- Акромя некому, чего туг гадать, заявил он, сида как-то ночью на нарах и шумно — отлуваем и жимурась прихлебывая их кружки дымящийся черный чифир. — Заложил нас, продал за флакон своего марафета. Это дважаты два. Но ведь каков подлец! Блительность травил, повсюду врагов искал. Все допытыванся, — кто чем двицит...
- Такие завсегда первыми сучатся, поддержал его старый карманник Рыжий. Я, братцы, знаю: повидал на веку... Сколько хошь примеров есть.

\* \* \* \*
Я сидел здесь же — возле Рыжего, — но в разговоры не ввязывался. Курил, помалкивал, медленно цедил чифирок.

Чифир — напиток удивительный, ни с чем не схожий. Он распространен на всем азиатском севере. Приготовляют его на обычного «черного» чая, но по-особому. По-азиатски. Принцип здесь таков: как можно больше чая и как можно меньше

воды. Как правило, на литр кипатку идет сто граммов заварки. Чифир отличается от обычного чая еще и тем, что его не настанвают на кипатке, а варят так же, как картошку. Густое это, терпкое варево обладает возбуждающими свойствами. От него гулко варагивает сердце и кровь становится горяча. Весслым звоном идет чифир по жилам, и проясняет мысли, я будят воспоминания.

Плобопытная эта сообенность чая была, между прочим, хорошо известна древним. Задолго до того, как арабы открыли
способ дистиллации алкоголя, крепкий чай (вот именно такой
чай, «чифир») употреблялся в качестве весслящего нагінтка.
Секрет этот заяли древние греки, семиты, сирийские племена, а также народы Малой Азин и Дальнего Востока... С течением времени секрет чифира в большинстве стран утратился,
забылся; веселаций этот напиток сменился новыми... сохраниклся он только в Евразии и на северных окрания материка.
Здесь им и поныне пользуются охотники, оленеводы, золотоискатели и потоницики собачых упряжек. Пользуются на раискатели и потоницик обачых упряжек. Пользуются на раискатели и потоницик обачных упряжек. Пользуются на раискатели и потоницик обачных упряжек. Пользуются на раискатели и потоницик потоницик предежения на раискатели и потоницик предежения на потоницик потоницик предежения на потоницик пото

Нет, чифир в этом смысле куда надежнее и вернее! Он поддерживает в пути и на привале. Он помогает коротать тайте гомительные долите ночи. Веселит усталых людей будоражит их и побуждает к долгим беседам. Потому-то он так и популярен на востоке страны. И не только среди туземцев, но и среди построго населения аркических лагера.

Особенно много чифиристов — среди блатных. Напиток этот является для них как бы свееобразным наркотиком. Его пьют с наслажением, смаку в каждый лоток. Пьют обычво не с сахаром, а с солью. Еще лучше годится здесь копченая рыбка. Если добавить к этому хорошую крепкую папиросу, то получается неглохой букть.

Этот букет, конечно же, способен оценить не каждый; тутнужен знаток, нужен истинный любитель. Такими вот знать, ками были почти все мои приятели, в том числе и Денка, и Рыжий. Да и сам я тоже понимал в этом деле — любил посидеть, подумать над кружкой горачего чифирку.

кель, подумаль вад кружком горумского чафордуг.
И теперь, расположившись на нараж, я неспешно цедил сквозь зубы густую пахучую влагу. Смаковал ее. Закуссывал копченой рыбкой. Дымил папиросами — хорошими и крепкими, добытыми вместе с закуской у поваров на итээровской кукие.

И молчал. Упорно молчал, несмотря на то, что мог бы — при желании — рассказать ребятам немало интересного...

Мог бы открыть им всю правду и объяснить, каким обра-

зом удалось Ленину обрести свой опиум.

Он получил его честно; он никого не обманул и не предал! Злополучный этот флакон с лекарствами передал ему Сема Реутский. Перед отъездом Сема все-таки успел заскочить в карцер. И я был свидетелем этому. В то самое утро я успел побывать в больничном блазке...

. . .

Я оказался там совершенно случайно; прохопил мимо и вспомнил вдру о Лешем И тотчас решил его навестить. Леший помещался в отдельной палате, в самом конце коридора. И первое, что ощутки я, проникиу в туда, — был запах. Тошнотворный запах дерьма. Сокрушительный и едхий аммиачный смага.

Крепко зажимая нос ладонью, переступил я порог. И увидел Лешего. Он сидел в углу, на краешке низкого дощатого топчана. Темное, изрытое глубокими морщинами, лицо его было опущено, кисти рук безвольно свисали промеж расставленных колен.

Я окликнул его — раз и другой, — но он не ответил, не шевельнулся. Только чуть покосился на меня из-под нависших бровей, сверкнул белками и погасил взгляд.

В комнате было полутемно; сквозь зарешеченное окошко сочилась белесоватая сумеречь — клубилась у стен и размывала, затуманивала очертания предметов. Я не разглядел, не приметил деталей. Но общий вид помещения и фигура Лешего (сотбенная его поза, его немота, его запекшеся темное лицо) и, главное, чудовищный, невыносимый запах — все это запоминялсья мне наполло.

По сей день, стоит только подумать об этом, на мгновение углубиться в былое, и сразу же передо мною возникает больничная палата, силуэт Лешего, смрадный, мерзостный полумаак...

Вот так, с перехваченной глоткой, — пошатываясь и почти не дыша, — выбрался я тогда в коридор. Торопливо закурил. И, удрученный, двинулся к выходу.

И у самых дверей — лицом к лицу — столкнулся с Семой Реутским.

Внимательно посмотрев на меня, Сема спросил:

— Что с тобою, старик?

Да понимаешь, — пробормотал я, задыхаясь, — я сейчас у Лешего был...

- Ах, у психа! Он усмехнулся. Ну, и как? Сбежал, я вижу, не выдержал?
- Поневоле сбежишь, ответил я, не представляю, как он там сидит. Как выдерживает?.. Ведь задохнуться можно! Послушай. — Я взял его за рукав. — Почему?..
- Ну, как почему? Сема пожал плечами. Как почему? Ты же сам знаешь, — что он жрет, чем, так сказать, питается.
- Знаю, кивнул я, но все-таки... Ему что же специально приносят?
- Вот именно? По приказанию глаяврача. Он как увидел Гиенго, сразу же решил, что тот косит. Ну, и нарочно, сволочь, распорядился. Пускай, говорит, жрет. Пускай этот вариант оправдивает. Я его, говорит, отучу хигрить. Наравится дерьмо — что ж, ладно. Будет получать регулярно, три раза в день. Посмотрия, что он запоет.

Реутский умолк, наморщась. И затем — придвинувшись ко мне вплотную:

- Мне все же непонятно, проговорил он, понижая голос. — Этот Леший, что, в самом деле косит? Или, может, он болен по-настоящему?
- А черт его знает, уклонился я. Сема хоть и хороший был парень — свой парень, — но все-таки открывать блатные секреты таким, как он, было нельзя, не положено. — Ты ведь медик, тебе и карты в руки.

Я сказал так — и сейчас же побавил:

- А что тебя, собственно, смущает?
   Да вот именно то, что Леший с одной стороны никак не походит на настоящето шизофреника. Понимаешь? Не укладывается в рамки. Ни под какую категорию сто подведешь. Ас другой стороны, это самое дерьмом. Какой же нормальный человек станет его есть? Да еще так, как Леший. Всеотказно. Старательно. Тот враза в день... Тот враза в день... Тот враза Ты
  - И неужели безотказно?
  - В том-то и дело.

только подумай!

- Но послушай, сказал я, раз уж он и в самом деле таков, значит, что-то есть. Ты же сам говоришь: ни один нормальный человек так не смог бы... Какую-нибудь комиссию ему назначат все же? Должны? Как ты лумаешь?
- Конечно, махнул Сема: рукой. Если так будет продолжаться... Главврач прямо заявил: или я его разоблачу, расколю, или же — открою новый случай в психматрии. И так, и эдак — все равно: истина сокрыта в дерьме. Чем больше его Леший сохрет, тем лучше... Вот как он заявил! Он него-

0#

дяй, конечно, подонок. Но человек опытный, этого от него не отнимешь! И, что самое печальное, неглупый.

— Значит, истина сокрыта в дерьме, — повторил я медлено, — что ж, кое в чем он, пожалуй, разбирается — твой начальничек! Он у тебя философ. Семка.

 Он во многом разбирается, — уныло подтвердил Сема Реутский. — И на этап я сейчас ухожу — из-за него! Из-за этого философа!

И сейчас же ой заспешил, засуетился — вспомнил, что до отправки на этап остается всего лишь часа полтора...

— Времени в обрез, а дел уйма, — сказал он, торопливо по мого, — надо в коптерке побывать, сдать кое-ка-кое барахлишко. Потом — получить у нарядчика старый должок. Да еще — успеть заскочить в карцер. Там один тип сидит — из заших. Прислал мие ксивенку: просит желудочные капли. Он у меня раньше бывал, я его вообще-то знаю. Только вот кликух запаматовал. — Сема сощурился, покусал губу. — Какая-то партийная. Не то Сталин, не то Берия... Нет, скорее — Лении.

Вот как все это было!

Конечно, я сделал подлость: схитрил, отмолчался, утаил от ребят своих правду.

Я схитрил — и спасся таким образом. Избавился от закля-

того своего врага. Подвел его под удар.

Некоторые из урок, правда, настаивали на том, что дело это надо еще доследовать. — Торопиться с выводами нельзя, — заявляли сомневающиеся, — и уж тем более нельзя судить человека заочно. Пусть Ленин освободится из карцера, предстанет песел обществом и васт ответ.

Этот голос благоразумия был все же довольно слабым. Вняли ему не все. Большинство было настроено недобро и аг-

рессивно.

В этом всеобщем озлоблении угадывалась некая истеричность; такая же, в сущности, как и та, что охватила толпу блатных в бухге Ванию, в бане, на пересылке. Тогда все кончилось нежданной кровью. И сейчас результат получился тот же.

Разница заключалась только в том, что тогда, в бухте Ванию, убийство произошло публично, на глазах у людей. Теперь же все совершилось в тайне.

В тайне не только от начальства, но и от самих блатных.

Ленин вышел из карцера поздно вечером. Кодла встретила его сумрачно, с настороженным любопытством, — и он сразу

почувствовал это. Попробовал, было, выяснить, в чем дело. Однако внятного ответа никто ему так и не дал. Близился отбой, пора было спать, а толковище, по идее, предстояло долгое. Урки решили отложить разговор до утра.

— Что ж., ладно, — хрипло буркнул Ленин, укладываясь на нарах, на старом своем месте, — разберемся завтра — что к чему. Только учтите, братцы: кто меня подсидит — еще не родился. А кто роцился — трех дней не проживет.

Это были последние его слова!

Утром — перед самым отбоем — труп Ленина был обнаружен в уборной.

Уборная эта — небольшая фанерная будка — помещалась возле барака, у задней его стены. Там-то и расправились с Лениным. Судя по всему, его подстерегли в темноте и задуши-

ли, набросив на шею полотенце.

Лушить полотенцем — испытанный, старый арестантский способ. Он уробен тем, что на горле у буйтого не остается почти никаких заметных следов. Есть лишь одна характерная собенность: садци, возле затылка, — в том месте, где полотенце скручивается жгутом, — неизбежно возникает легкий ковополатся или небольшая ссадина.

Такая вот ссадина имелась и у Ленина. И для блатных мгновенно стало ясно: расправу над ним учинил человек, зна-

ющий традиционные приемы.

— Кто бы это мог быть? — недоумевали ребята. — Кому могло это понадобиться? Кто-то, очевидно, заинтересован был в том, чтобы убрать Ленина как можно скорее — не дожидаясь общего толковиша...

42

### СЛОЖНАЯ ПАРТИЯ

Возникла редкостная ситуация. Расследованием странного этого убийства блатные занялись вместе с властями.

В тесный контакт с оперуполномоченным они, конечно, не входили. Но интересы в данном случае совпадали: обе стороны изо всех сил стремились добыть истину.

Но добыть ее так никто и не смог!

Личность убийцы установить не удалось, и опер, в конце конце, закрыл дело. Блатные же не хотели, не могли успокоиться. И хотя поиски их были безрезультатны, случившееся долго еще занимало ребят, служило предметом многих бесед и раздумий. Как-то раз на эту тему разговорились и мы с Девкой. Случилось это перед вечером; мы сидели за шахматною доскою, разыгрывали весьма сложную партию.

Шахматами на пересылке увлекались почти все; игра эта пользовалась чрезвычайной популярностью. И вовсе не потому, что здесь собрались знатоки и умелыцы, отнюдь нет. Дело в том, что шахматная игра — так же, как и домино, — в отличие от карт вовсе не считалась зазричой. Она была доволена, она не преследовальсь законом, и потому лагерники — зверехитрое племя! — зачастую картежной игре предпочитали и менно эту.

Играли, сстественно, на «интерес». Каждая партия оценивалась в десять рублей — по картежному принципу. Да и вобше принцип этого ставласи и торжествовал, несмотря ни на что! Сражения за шахматной доскою были, по сути дела, столь же азартны и заразительны, как и «стос», и «очко», и «бура».

По-настоящему играть здесь не умел никто: в теории урки разбирались слабо. Но это никого особенно не смущало. Отсутствие теоретических знаний с успехом возмещали иные качества — усидчивость, вдохновение, природный дар...

Таким вот даром обладал Девка; у него с течением времени выработался определенный, довольно четкий стиль — наступательный, с активным движением пешек, с внезапными и мощными фланговыми ударами.

Я играл неровно, разбрасывался и часто зевал. Но иногда в минутном озарении мне удавались все же неплохие комбинации, особенно — с участием коней; эти фигуры в шахматах я, признаться, любил больше всего.

Итак, примостясь у гудящей печки, мы с Девкой разыгрывали очередную партию. Преимущество было на моей стороне; я только что сделал удачный ход — снял конем тяжелую его фигуру и пробил брешь в неприятельской динии.

- Ну, ты ловок, собака, завистливо пробормотал мой
- партнер, умеешь ходить конями. — Конечно, — ответил я, жуя папироску. — Кому ж еще и уметь, как не мне — казаку!
  - Нет, но как ты все же ухитрился?!

Девка навис над доскою, сгорбился, опустив подбородок в подставленную ладонь. Посидел так, комял пятернею лицо. Затем сказал со вядохом:

- H-да, правильно. Я же все вроде бы учел все ходы. А самый рисковый, оказывается, вот он... О черт! Всегда он не там. где ожидаещь! Всегда. вообще. не только в шахматах...
  - Что ж, кивнул я, на этом мир стоит.

Так вот мы философствовали небольшое время. Незаметно разговор перешел к последним событиям — к смерти Ленина. Задумчиво и осторожно передвигая на доске фигуру, Девка сказал:

- Скучная эта все же смерть в сортире...
- Да еще неизвестно от чьей руки, подхватил я. И добавил, погодя: — Здешний лепила точно сказал: «истина, сказал он. — сокрыта в первые».
- Какой еще лепила? рассеянно, озирая доску, спросил Девка.
  - Главный. Начальник больницы.
  - А ты что, знаком с ним?
- Да нет. Просто я недавно заходил в больничку ну и разговорился там с одним парнем. Ты его знаешь, наверное...

И тотчас же я осекся, выронил окурок. Я чуть было не проговорился, не наввал имя Реугского... А делать этого было нельзя. Никак нельзя! Стоило мне только привлечь к нему внимание — и все могло бы рукнуть, обернуться бедюю. В конце концов, ушел он на этап не так уж далеко; в случае надобности уркам нетрунно было бы разыскать его и наладить с инм связь. И тогда мое лукавство сразу раскрылось бы, стало бы для всех осчевилным...

- О ком ты говоришь? поинтересовался Девка.
- До сих пор он разговаривал, глядя вниз, на шахматы, теперь вдруг посмотрел на меня в упор.
- Я полез, кряхтя, под стол за окурком. Достал его, повертел в пальцах и выбросил. И поспешно сказал, раскуривая новую папироску:
- А впрочем, вряд ли ты его знаешь... Это ведь так, мелкий придурок. Я с ним, в общем-то, случайно познакомился, мимохолом.
  - А в больничку зачем заходил?
  - Лешего хотел повидать.
  - Ну и как?
- Видел, кутаясь в дым, ответил я, видел... Не приведи Господы! Вспоминать и то невмоготу. С души воротит. Он что же все жрет?... Питается?
- Он что же все жрет?.. Питается?

   Жрет. Три раза в день регулярно. Весь какой-то чер-
- ный стал, обугленный.
  - Еще бы, усмехнулся Девка. Небось, почернеешь.

- Как он только выдерживает. Я развел руками. Там от олного запаха загнуться можно.
- Ничего-о, протянул лениво Девка, выйдет на воли — отлышится.
- Ну, а если не выйдет? Если его не сактируют, тогда как?
   Лепила этот, насколько я знаю, ему не верит, сомневается.
   Нарочно, негодяй, три раза в день дерьмом кормит экспериментирует, понимаещь ли, проверяет.
- Неужто не верит? поднял брови Девка. Ай-яй!
   Тогда дело плохо.
- тогда дело плохо.

   Вот так и получается, сказал я, Ленина кто-то втихую устряпал... Неизвестно кто... Ну, а этот дурак губит себя сам! Собственными. так сказать. руками!

Приятель мой сидел, все так же сгорбившись, вытянув шею, посматривая на меня из-под пушистых своих ресниц. И я уловил в его глазах какое-то напряжение, какую-то глубинную, скутную мысль.

- От чьей руки Ленин помер, это, конечно, неизвестно,
   сказал он медленно.
   Но вот кому это на руку
   понять нетрупно.
  - Кому же? прищурился я.
  - Tefel
  - Что-о-о? сказал я, привставая.
- Да, да, повторил он, тебе! И небрежно махнул рукою. — Ладно, не суетись. Мы одни, никто нас не слышит.
- Ты мне вот что объясни только честно, по-свойски...
   Ну? я склонился к нему, оперся кулаками о край стола.
  - Объясни: зачем ты его убил?
- Слова Девки ошеломили меня. Я тяжело опустился на заскрипевшую скамейку. Затем спросил сдавленным голосом:
  - Ты это что серьезно?
  - Да уж серьезней некупа.
  - Но... Почему ты так решил?
- Да так. Он усмехнулся, вздернув верхнюю губу. Больно уж ловко ты конями ходишь! — Покосился на доску, лотрогал кончиками пальцев шахматные фигуры. — Удаются гебе кривые хода, удаются...
- Слушай, нахмурясь, сказал я тогда, кончай свои шуточки! При чем здесь эти дурацкие хода? Если ты что-нибудь знаешь...
- Ничего я не знаю, пожал он плечами. Просто так мне кажется.
  - Если кажется, проворчал я, надо креститься.

В этот момент кто-то за моей спиною проговорил хриповаm·

— Ну, как у вас тут, братцы? Чей верх?

Я живо обернулся и увидел Рыжего. Сутуловатый и шуплый, с костлявым, поросшим мелной шетиной лицом, он навалился на меня — оперся о мои плечи.

Перевес, кажись, на твоей стороне, Чума, — проговорил.

он, помедлив. - Hy да, ну да. Точно!

 Ну. это как сказать... — Девка поджал в усмещечке губы. — Перевес пока небольшой. А счастье, оно — сам знаешь - переменчивое.

Отвлекинись невольно от шахмат, мы теперь вновь, и с явной неохотой, вернулись к игре. Былой азарт был уже утрачен: мы оба играли вяло, лумали кажлый о своем. И в результате эта партия наша окончилась вничью.

Ночью я лежал на нарах, ворочался и никак не мог уснуть. Мне было просторно лежать. Места, занимаемые некогда Лешим и Лениным (они располагались по обе стороны от меня), места эти были теперь пусты. Я остался опин в полутемном нашем углу!

Хотя нет — не один. Ушедшие по-прежнему были сс мною, мерешились мне и мещали забыться. Я попеременно видел то жуткий, немой силуэт сибиряка, то лицо Володи Ленина - распухшее, судорожное, неживое. Видел их обоих и размышлял об их участи. И с тоскою, с отчаяньем думал с собственной своей судьбе.

Судьба вела меня по тем же путям... То, что случилось с этими двумя, было, в принципе, уготовано и мне. Третьего варианта я не видел, не угадывал. Просвета не было. При всех обстоятельствах мне предстояло погибнуть, кончиться. Погибнуть от ножа или от петли. Или же - уголить в больничную палату.

В сущности, я испытывал сейчас приступ той самой, погибельной тоски, что когда-то впервые посетила меня на Кавка-

зе и с тех пор преследовала повсюду.

Кто-то тронул меня за рукав. Я вздрогнул и увидел Девку. Он, как всегда, улыбался. На щеках его подрагивали ямочки. Верхняя губа приподнялась лукаво и хищно.

- Не спишь, старик? похнул он мне в ухо.
- Н-нет. сказал я. — Поговорим?
- Ты все о том же?
- Да, понимаешь, хочу уточнить...

— Чего тут уточнять? — Я оперся на локоть, потянулся за спичками. И потом, прикурив: — Все твои домыслы — бред. Ты же ничего не можешь доказать!

Да чудак-человек, — зашептал, склонившись ко мне,
 Девка. — я вовсе и не собираюсь ничего доказывать. Я тебе не

враг, наоборот! Просто — интересно... Зачем?

- Но почему это, собственно, так заинтересовало тебя? Я пожал плечами. Ты же ведь сам профессиональный мокрушник, душегуб. Всю жизнь сырость разводишь... Разве не так?
  - Ну, так, опустил он пушистые ресницы.

Сколько за тобой мокрых дел?

Да много, — отмахнулся Девка.

Ну, вот! Комстролил людей — ни о чем таком не заду-

мывался, а теперь вдруг...

— Ах. да поголи, — заторопился он, — я о чем говоро? Если бы за мной кто-нибудь охотился так же, как Ленин — за тобой, я тоже бы его устряпал. Запросто! Без лишних слов! Подпас бы где-нибудь — и кранты. Тут рассуждать не приходится. Но ведь Ленин... — Он на секунлу умолк, наморщился раздумчиво. — Ленин последнее время был уже неопасен тебе. Усекаешь? Он уж кончился, спекся. Потерял весь авторитет свой, всю власть.

— Ну, правильно, — подхватил я, — после карцера он был неопасен. Я это понял сходу. И посуди сам — какой же мне был смысл его убивать?

омл смысл его уоивать:
— Значит, нет? — спросил Левка. И посмотрел на меня

выжидающе.
— Значит, нет. — сказал я, твердо глядя в чистые его.

прозрачные, немигающие глаза.

Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. Потом он моргнул и отвернулся. Отполз, было, в сторону. Но тотчас же воротился. И вновь услышал я сдавленный его шепоток:

— По чести, по совести — не ты?

— Не я.

— А если подумать?

— Все равно не я.

— А если хорошо подумать?

— Да нет же, черт тебя возьми! — хрипло и яростно произнес я тогда, — пристал, как репей... Нет, слышишь? Нет! Не я. — Н-ну. ладно. — сказал, он с коротким взлохом. — На нет

и суда нет. Спи!

И мягко, кошачьим движением спрыгнул с нар моих на пол.

Разговор с Девкой и эти его подозрения взволновали меня и расстроили чрезвычайно. В любую минуту он мог поделиться своими соображениями с другими — и тогда... Что произойдет тогда, я не знал, не представлял себе. Но при одной только мысли об этом, мне сразу же становилось не по себе.

Хоть бы скорее нас разогнали отсюда, думал я, — отправи-ли б меня купа-нибуль. И подальше. И по возможности —

одного. Ах. скорей бы, скорее!

В этом я видел единственное свое спасение... И в скором времени действительно меня угнали на этап.

Наконец-то я расстался с опостылевшей Карпункой и с ребятами, которых я начал невольно сторониться. Отправили меня, надо признаться, вовремя. Перед этапом я едва не впутался в опасное дело. Проживи я на пересылке еще немного случилось бы непоправимое... Нет, Девка тут был ни при чем; на этот раз я мог сгубить себя сам.

Усталый, издерганный, исполненный смятения, я однаж-

ды чуть было не ушел в побег.

#### 43

# во льдах

Россия — страна парадоксов. Она — как чемодан с двойным дном... Это - страна угрюмого многовекового рабства и одновременно - лихой, невиданной по масштабам вольницы.

Когда-то казачья, дикая вольница потрясала державу; властвовала над ее окраинами и даже колебала трон. Порою она выплескивалась за пределы отечества. И тогда черный дым пепелищ вставал над персидскими берегами и над излучинами сибирских рек.

Затем наступили иные времена. Вольница изменилась, обрела иные черты и признаки; ушла в подполье, превратилась в

нынешний преступный мир.

Она изменилась. Но кое-что все же осталось в ней, схожее с прежним... Так же, как и во времена Разина и Пугачева, она, эта вольница, простиралась во все пределы страны. Она укрывала беглых, принимала в свое лоно ожесточившихся и заблудших. И будучи загнанной в лагеря, за колючую проволоку. — даже и там оставалась верной себе. Жила свиреной своей жизнью. Признавала только собственные законы. Как могла, противодействовала властям. И упорно — как и подо бает истинной вольнице — стремилась при любой возможности обрести свободу, вырваться на простор.

Стремилась даже тогда, когда это было вроде бы бессмысленно, безнадежно, — в условиях крайнего севера, в белых

пустынях Колымы.

Побет на Кольше означает верную смерть, неминучую гисель. Спастись и украться там негде: населенные пункты редки, и приближаться к ими опасно. Опасно прежде всего потому, что местное население наряду с основным своим промаль лом — охотой и оленеводством — активно охотится также и за беглецами. Охота эта узаконена. Она поощрается властями. Любой туземец, обнаружавший беглого лагерника, имеет право убить его и получить соответствующее вознаграждение. Дополнительный этот промысел несложен. Для получения премия вовсе не надо тащить в комецатуру труп беглеца, достаточно предъявить залетям отрубленную правую руку или же уши убитого. В связи с этим на севере возникла и долите годы существовала сеособразнача черная биржа, пе нараду с пушниной и золотом высоко котировались также и человечым чин.

И тем не менее арестанты упорно рвались на волю; уходили и гибли в лесном бездорожьи, в болотистых тундрах, во льпах.

И потому-то побег на Колыме называется среди арестантов весьма колоритно: беглец уходит не на волю, нет, — он «уходит во льды».

Все началось с того, что ко мне явились двое блатных, два парня из соседнего барака. Они явились по делу... Но сначала я хочу представить их вам.

Один из этих блатных носил забавную кличку — Сопля. Профессия у него тоже была своеобразная: он занимался грабежом, — но грабежом деликатным, лишенным обычной для данной профессии грубости и хамства.

Особая эта, «деликатная», разновидность встречается в основном в больших городах, в крупных культурных центрах. Суть ее такова: расположившись в пивной или же в каком-инбудь ресторане, грабитель (он работает в контакте с официантами) выискивает среди посетителей кабаха подходящего клиента — хорошо одетого есазана». Знакомится с ним. Затевает беседу. И потом угощает выпивкой за свой счет. По ез знаку официант приносит пиво; клиент выпивает — и хмелезику официант приносит пиво; клиент выпивает — и хмеле-

ет, впадает в беспамятство. Дело в том, что пиво это не простое — оно смешано с деязностирадусным спиртом. Подобъе «въръвчатаз» смесь почти не ощутима на вкус; пиво в этом смысле комповент предальный! Отличить нормальный напитом от такого «ерша» можно лишь по внешним признакам — по форме пивных бокалов и кружек, по цвету и качеству стекла... Этим и пользуется грабитель, «ловец сазанов». Заранее условившись с официантом, в какча бокалах будет подано чистое пиво, а в каких — смесь, он щедро накачивает вичето не подоэревающего фрайера, затем помогает ему выбраться наружу. Заботливо отводит в темный переулок. И там спокойно, не торопосьь, раздевает его.

Сопля занимался этим промыслом давно и успешно. Но как-то раз ошибся — персинута посуду. И пал жертвой собственной китрости. Отвел клиента в переулок, раздел его там, но уйти не сумел, не смог. Рухнул рядом со своей жертвой и уснул под забором. Поздней ночью их обоих подобрал милицейский патруль н доставил в отделение. И когда Сопля очнулся, он был уже за ещеткой.

Плетреного партнера его звали Копыто. Это был известный кавказский домушник. Подвизался он в Рустави — крупном промышленном городе, расположенном неподалску от Тбилики.

Копыто был вор удачливый, работал чисто, умело. Руставский угрозыск долгое время охотился за инм— и инчето м мог с инм поделать. Но, в конще концов, ловкача все со же накрыли. Причем взяли его не с поличным, не на деле, а по чистой случайности. Стублыл Копыто любовь к сувенцовы.

После очередной нашумевшей квартирной кражи на дом к нему нагрянула милиция с обыском. Оперативники нскали коть каких-нибудь улик... Обыск, однако, оказался безрезультатявин; ничего уличающего обнаружено не было. Но тут случилось неожиланное.

Кто-то из работников розыска обратил винмание на забавную статуэтку, помещавшуюся в углу, на этажерке. Громоздкая, окрашенная в белый цвет, статуэтка эта изображала курицу, окруженную выводком цыплат. Милиционер достал ес полки и тут же, не удержав, вырочни из рук. Металл, из которого она была отлита, оказался необычно тяжелым. Заинтересовавшиеь этим, оперативник покуроб краску ноттем... и из-под нее, ко всеобщему изумлению, блеснуло червонное золото.

Никакого отношения к недавней краже игрушка эта не имела. Но все же появление ее здесь необходимо было как-то объяснить... Двенадцать килограммов чистого золота — это не шутка! Встал вопрос: откуда и как достал Копыто редкостную оту вещицу? Подобных изделий в продаже нет. А выдать статуэтку за фамильную ценность, он — сын пролстария и профессиональный жулик — тоже, конечно, не мог. Хранение золотых запасов строжайше запрещено зако-

Хранение залотых запасов строжайше запрещею законом; на сёх счет существуют отчетливые и жесткие правила. Копыто знал их отлично. Он знал, что может в результате получить срок гораздо более серьезный, чем тот, что причитаегся за обычную кражу. И немедленню признался во всем.

Он раздобыл эту статуэтку во время ночной работы, на квартире у секретаря руставского горкома партии. Работа прошла удамно, были унссены многие вещи. Статуэтку эту Копыто, по его словам, взял уже уходя, на память. Взял из соображений сугубо эстетических. Просто ему понравилась курочка! Никакого особого значения он ей не придал тогда и, кстати сказать, до последней минуты не предполагал, какую ценность она представляеть.

Чистосердечное это признание было, однако, встречено с некоторым недоверием. Оказалось, что секретарь горкома о совершившейся краже в милицию не заявлял... И потом упорно отрицал ее на следствии.

Следствие тянулось долго и привело к неожиданным результатам. Выяснилось, что в Тбилиси и в Рустави давно уже существует черный рынос. — подпольный валютный рынок, к которому причастна вся почти местная власть и партийная верхушка. Ценности, обращающиеся там (иностранная валюта, каменья и золото), были поистине от примет.

Похищенная курочка — на общем фоне — выглядела мелочью, баловством. Мелочь эта, тем не менее, оказалась роковою для многих. И, в частности, для самого Копыта. Он пошел по серьезной статье; им занялся ОБХСС — отдел борьбы с кищением социалистической собственности. Доказать свою непричастность к валютному рынку он так и не смог и в результате получил срок «на всю катушку» — двадцать пять лет лагерей со стротой изолящией.

Теперь он и Сопля мечтали о побеге — котели уйти «во

льды». И усиленно готовились к этому.

На них, так же, в принципе, как и на Лешего, подействоенную пору. Разразившаяся в невиданных масштабах «сучья война» — резия, и кровь, и постоянные тревоги — все это нагоняющей стоку и рождало острое чувство безискодности... Чувство это испытывыл любой лагерник, но, разумеется, каждий по-своему.

И когда ко мне пришли с разговором Сопля и Копыто, я принял их идею с интересом. До сих пор я как-то не думал о побеге. Теперь вдруг увидел в этом единственный и верный шанс избавиться от всех моих проблем.

Но прежде всего нужно было исполнить их просьбу. А заключалась она вот в чем. Замыслив побет (а уже объясная, сколь сложное это дело на Колыме), блатные решими предварительно позаботиться о пропитании. И с этой целью подыскали себе падтнеда — здоровенного парня, украинца, сидевшего за растрату. Хохол этот (имя у него было классическое — Тарас) предназначался специально «на мясо»... Дело это, в общем, объчное. На севере так поступают нередко: прихватывают с собою заранее намеченную жертву и кормятся ею в пути.

Тарас ни о чем таком не догадывался. Был он прост и наивен; сидел впервые и стремился в побет, скучая по дому, по родной своей, солиечной Украине. Ребла уговорили его легко и быстро. Но затем он вдруг заупрямился, загрустил, как-то странно притих. И объявил, что раздумал, что бежать пока не намесен.

Причину отказа объяснять он ребятам не захотел и на все их попытки узнать, что же, собственно, произошло, — отвечал стереотипной унылой фразой:

Нэ трэба. Хочу почекать трохи.

Так ничего и не добившись от него, друзья решили теперь послать на разведку меня.

- Ты ведь у нас грамотный, сказал мне Копыто, слова всякие знаешь. Ты, я уверен, сумеешь его колонуть.
   Разговорись с ним по душам, похрюкай.
- Главное что? вмешался Сопля, главное, выяснить: в чем причина? Может, он что-то почуял, узнал?
- Ну, это вряд ли, лениво отмахнулся Копыто, просто сомневается, гад, боится. Духа не хватает... Это бывает.
- Так сколь же он будет резину тянуть, возмущенно спросил тогда Сопля, сколь он будет чекать?
- А вот это пусть Чума и выяснит, сказал Копыто. И просительно заглянул мне в глаза:
- Сделаешь, друг, а? Сам понимаешь без мяса нам как же? Нельзя, никак нельзя...
- А может, все-таки обойдемся? пробормотал я, мне, например, таких харчей не надо. Я к ним все равно не притронусь.
- Ну, это дело твое, решительно возразил Копыто. —
   Вольному воля... Можешь не притрагиваться. Можешь и вовсе

не идти в побет. Но все же просъбу уважь. На тебя вся надежда!

Н-ну что ж, — согласился я, помедлив, — ладно, попробую.

- И я попробовал: разыскал отступника, познакомился с ним. И вот какой произошел у нас разговор:
- О чем молчишь, Тарас? спросил я, усаживаясь рядом с ним на нарах.
   О доме молчу, скучным голосом отозвался Тарас.
- Плечистый и грузный, он лежал, заложив за голову мощные свои, перевитые тугими жилами руки. Лицо его было запумчиво.
  - О доме, повторил он. И вздохнул прерывисто.
    - А кто у тебя там?
- Та мамо. Одна. Он еще вздохнул. Как она там без меня, без кормильца?
  - Что ж, трудно ей? спросил я вкрадчиво.
- Та знамо не сладко. Ведь одна. Как перст! Да еще болезная... Который гол пенсию жлет — и все без толку.
- H-да, проговорил я тогда, плохо дело. Если б у меня так было, я бы не раздумывал. Рванул отсюда и все дела.
- Я и сам поначалу так мыслил... Но потом усомнился... Вот рассуди-ка. Он привстал, опираясь на локоть, приблизил ко мне скуластое сумрачное лицо. Ты хлопец понимающий, с душой. Такие песни складываешь!
  - А ты разве знаешь мои песни? спросил я быстро.
- Знаю. Скупая, смутная улыбка скользнула по лицу Тараса. — Гарные песни, душевные... Вот скажи: мой побет ей не повредит? Как думаець?

Слова его озадачили меня. Возникла странная ситуация. Оказывается, парень этот знал меня, доверял мне, ценил. Он любил мои песни! И вовсе не ждал от меня беды...

Представляете теперь мое состояние? С одной стороны, я дожне был посодействовать блатным: этого требовала воровская этика, верность данному слову. А с другой — как я мог это сделать? Как мог я обманывать этого пария; губить его, обрекать на следение? Нет, на это у меня не было сих.

И закурив — захлебнувшись дымом, — я сказал, погодя:

— Если уж ты хочешь знать мое личное мнение, то, пожалуй, бежать нет смысла. К чему? Ты ведь этим ничем никому не поможешь... А навредишь — это уж точно. Это, брат, наверняка! Итак, с задачей, порученной мне, я не справился — пожалел симпатягу, подвел друзей и невольно, таким образом, отсрочил назревающий побег.

Заглядмава в вперед, скажу: побег этот тем не менее состоался! Я узнал об этом спуста небольшое время, когда находился уже в Тауйске, в сельскохозяйственном лагере. Как это ин поразительно, во льды, вместе с блатными, ушел и Тарас; все-таки они сманили его, увлекли с собой. Каким образом они сумели это сделать — не представляю! Вероятно, сыскалси новый какой-нибуль поворуи, довен бесхитростных учи.

Дело они затеяли дерзкое: бежать с пересылки до сих пор никому почти не удавалось. За время существования Карпунки было только три таких случая. И всякий раз побет соуществлялся не из общей пересылочной зоны, а с рабочих объектов, из тех мест, куда выводили заключенных на работу-

На Карпунке насчитывалось несколько трудовых бригад не или четыре, не более того. Помещались онв в отдельном, обособленном от прочих секторе; попасть туда было нелегко. Но ребята укитрились все же войти в контакт со старшим наразущком и песекочевать к паботягам.

Они затесались в бригаду ремонтников, работавших на трассе — и дождались-таки своего часа...

Из-под конвоя уйти им удалось сравнительно легко: омогла внезанно разыгравшаяся метель. Затем они направлись в сторону от трассы — в сопки. И там след беглецов затерялся. Дальнейшая их сульба загадочна и туманна. Впоследствии пронесох слух, что в тайге, неподалеку от Охотска, обнаружен был труп Тараса. Парень был кем-то затерелен. Он погиб, — но все же не так, как рассчитывали оба его сообщиика, Сопла и Копінто. А те, кстати, стинули бесследно и напрочь. Что там, в глуши, произошло? Может быть, в дороге, в диком этом безалодье, роли переменились и те, кто мечтали о «мясе» сами, в конце конце, куподили к хохлу на обел?

Что ж, возможно, что именно так и случилось. В тайге ведь все бывает! Безумный этот мир исполнен всяческих неожиданностей и самых разных чудес.

И если говорить обо мне, то я тоже испытал внезапное ощущение чуда. Испытал его в тот момент, когда, прибыв по этапу в тауйский лагерь, узнал вдруг, что этот лагерь — женский!

#### МЯСО В СУПЕ

Тауйск — один из самых южных населеных пунктов из Кольме. Находится он вблизи Охотского моря и защищен от северных ветров грядою безлесых полотих гор, именуемых подальневосточному сопками. Климат тут сравнительно мягкий и ровный, и не случайно в этом именно месте располжено подсобное хозяйство, снабжающее овощами главное управление Дальсторя.

Подсобное это хозяйство обширно; в него входят несколько лагпунктов. Основной контингент здесь — женшины.

Есть в здешних лагерях, конечно, и мужчины, однако количество их невелико. В основном это инвалиды, слабосильные, старики: все те, кто был отвергнут отборочной комиссией и в результате уголил в «отсев».

Попал в такой вот отсев и я.

На комиссии меня сразу же признали временно негрудоспособнам. Что ж, в этом была своя истина: после харьковской голодовки я так и не оправился, не пришел в себя по-настоящему. И котя прежней слабости я уже не испытывал, вид у меня все же был достаточно скверный.

Тщедушный и тощий, с бледной шелушащейся кожей, с выпирающими дугами ребер, я предстал перед медиками, и тотчас же кто-то из них махнул небрежно рукою: «В слабосилку!»

А затем прозвучало слово «Тауйск».

Стоявший рядом со мною Рыжий шепнул мне, посмеиваясь и мигая:

— Ну, вот, старик. Ну, вот. А ты все ныл, на судьбу роптал... Наконец-то и тебе досталось мясо в супе! Да еще какое — хо, го!

Мы прибыли в лагерь вечером, в лиловый час снегопада. Со мною был еще один списанный в отсев доходяга — пожилой, приморенный, страдающий одышкой. И сразу же, как водится, конвоиры отвели нас в баню.

Утомясь и промерзнув за день, мы долго с наслаждением мылись, скреблись, обливались горячей водою. Мы находились одни в просторном этом помещении; здесь было тихо, полутемно... Затем разомлевшие, размякшие, пошлепали босиком в предбанник. И обнаружили вдруг, что нижнее наше белье исчезло.

— Черт возьми, — озадаченно пробормотал мой спутник, — неужто тут шкодники поработали? Хорошо хоть верхнее не тронули — там у меня гроши...

Он торопливо кинулся к брошенному на лавку бушлату развернул его, ощупал подкладку. И затих, успокоенный.

Я сказал, раскуривая папиросу:

Странные какие-то шкодники!

В этот момент низкий, протяжливый женский голос сказал:

 Что, мальчики? Бельишко ищете? Мы его тут простирнули маленько. Подождите — сейчас высохнет... Сейчас, сейчас!

Мы обернулись и увидели стоящую в дверях молодую женщину в халате. Она стояла, полбоченка, прислонко круглым глечом к косяку. Лицо ее озаряла лукавая усмешка, а салад, за ней, виделенсь друче лица — женские лица — их было много! И все они смотрели на нас, разглядывали нас плистально и беспесомона.

Вот тогда-то спутник мой — имя его было Семен — сказал, тихо ахичи:

А ведь мы, браток, к бабам попали!

— К нам, к нам, — закивала, сощурясь, женщина, — в наше распоряжение. А что? Или вы не рады?

Да нет, — пробормотал я, — рады, конечно. Еще бы!

 Ну, вот и ладно, — сказала она удовлетворенно. Обернулась к стоящим позади, о чем-то пошепталась с ними и затем, призывно поведя рукою;

Идите сюда, получайте белье! И не стесняйтесь, чего

там. Идите! Все равно ведь вы - наши!

И мы пошли, поеживаясь и сутулясь. Мы шли, как на линии огня, под обстрелом женских многих глаз.

Как выяснилось впоследствии, эпизод с бельем был не случайным. Узнав о нашем прибытии, в бельемо кобралась вся местная элита — поварики, нарядчицы, работвицы КВЧ. Они как бы устролил нам смотрины. Внимательно обозренк каждого и тут же распределили нас, договорились между собой: кто кому достанется.

Семен достался начальнице производственно-плановой части. Сухопарая и шустрая, эта дама крепко уцепила его за рукав и увела, плотоядно жмурясь, помаргивая белесыми ресницами. Я попал в лапы к мощной бабе — заведующей столовой. Она была на голову выше меня, значительно шире в плечах; курила махорку и материлась сиплым басом. Душа у нее, впрочем, оказалась нежная... А звали ее Муза.

— Цыночка моя, — гудела Муза, прижимая меня к необъятной своей, тяжелой колышащейся груди, — котеночек мой, детка... Жалкенький мой. приморенный... Но ничего. Я тебя

поправлю:

Она жила в итээровском бараке, но отдельно ото всех, в небольшом закутке. Закуток этот был тесен для нас; мы долго ворочались, сотрасая топчан и колебля фанерные стены. Потом я уснул, прикорячу на грузи у Музы, потрузившись в телю, вдижаз запах жарких ее подмышек. И всю эту ночь мие спились пески Туркестана, пустынные миражи, солончаковые степя у ипанскух говиии.

Утром мы встретились с Семеном в столовой. Едва мы уселись за стол, Муза поставила перед нами две миски с дымящимся, огнедышащим супом. Сказала «кушайте» и улыбну-

лась, разлвинув лосняшиеся шеки.

 Ну, как дела? — спросил я, разглядывая приятеля. Он выглядел неважно. Лицо его за ночь осунулось, заострилось.

— Да как, — пожал он плечами, — сам понимаешь... всю ночь глаз не сомкнул. А что я могу? Я ей, гадюке, втолковываю: обожди, мол, не лезь пока, дай оклематься малость, в себя придти...

И что же она? — полюбопытствовал я.

— Не понимает, змея, не сочувствует. Мало того — еще обижается. Ты, говорит, весь в моих руках. Захочу, говорит, обратно по наряду шугану. И ведь шуганет — свободное дело!

 Что ж, — сказал я медленно, — здесь, брат, ихняя власть... Матриархат!

Вот, вот, — подхватил он, — прямо не знаю, как быть.
 Напрягись, — усмехнулся я. — постарайся как-нибуль.

Надо, Сеня, надо.

 Да ведь я загнусь! — хрипло, с каким-то даже стоном воскликнул Семен, — копыта отброшу.

 Чем на каком-нибудь руднике загибаться, лучше уж здесь, — возразил я, — на бабе, в тепле. Это дело святое.

С минуту он молчал, насупясь и шумно дыша. Потом сказал, придвигая миску:

— Уезжать отсюда, конечно, не хочется. Глупо все-таки. Такой шанс, если влуматься, раз в жизни выпадает. Бабы мне, в общем, до лампочки, а вот харчи... Ты только посмотри, какой суп! Это даже и не суп — сплошное мясо...

Я прожил в этом лагере до весны. Работа у меня была легкая: я заготовлял дрова для кукни. И частенько — отработав положенное время — укодил и слонялся по зоне: заглядывал в бараки, знакомился с бытом женщин.

Он кое в чем заметно отличался от нашего, мужского; в нем было немало странного и трагичного... Вот этот трагизм

ощутил я отчетливее всего.

Я видел всяких женшин — истеричных, кликушествующих, исступленно озлобленных; видел надломленных и отрешенных, с пустыми, оцепенсвыми, бежизненными глазами. И все это не от непосильной работы (по лагерным понятиям подсобное козяйство — курорт!) и не от голода (в сельскохозяйственных лагерях такого типа кормят, в принципе, неплочхо — гораздо лучше, чем в других!). Это все у них было от тоски. От тоски по утраченному и запретному.

Как-то раз миє довелось попасть в барак к лесбиянкам... Сейчас, когда в пишу эту книгу, мне уже немало лет. Пошатавшись по свету, я уснел обрести некоторый ошят. И могу теперь рассуждать и сравнивать. Так вот — о специфической этой люби. Ве не следует смешивать с той, что бытует в повседневной обыденной жизни. В латерях она выглядит по-иному. Элесь вель все обретает сообые, небывалые формы.

Лагерный режим, отделивший мужчин от женщин, породил нелепые, уродливые характеры; среди лесбиянок появились так называемые «коблы», существа, имитирующие мужчин, подражающие им в повадках, в интонации, в одежде.

Коблы эти были суровы, напористы, агрессивны. Их боялось все население лагеря. Они клестали водку, принимали наркотики, резались в карты. И безжалостно помыкали своими любовницами — безвольными и забитыми «ковырядками».

Как правило, каждый из коблов имел несколько таких любовниц — занимался ими по очереди и крепко держал в руках свой гарем. Но были и случаи, так сказать, моногамиой любви; порою в женских бараках возпикали диковинные альянсы, справлялись странные свадыбы...

...В бараке, куда я однажды забрел, разыгрывалась как раз такая свадьба. Все было, как положено: кто-то пел, кто-то дробно выбивал цыганочку. И посреди всеобщего веселья — у накрытого стола — всклипывала молоденькая лесбияночка.

Сидящий рядом с нею «жених», коротко стриженный, одетый в расписную косоворотку, посмотрел на меня утрюмо и с беспокойством. (Я, право, не знаю, какой род применителен здесь — мужской или женский? Первый как-то не подходит... Да и второй — тоже. Но все же, это ксорее См, чем Она.) Он явно воспринял меня как врага, как потенциального соперника! И все время, пока я находился здесь, я чувствовал на себе неотрывный, вязкий его взгляд.

Потом я отвлекся, забрел в другой конец барака и заговорил с какой-то девушкой. Мы сидели в углу, на нижних нарах. Кто-то окликнул меня негромко. Я оглянулся: передо мной стояла невеста — та самая лесбияночка, что плакала давеча. уронив на стол тяжелые мелные пряди волос.

 Зачем ты пришел? — проговорила она. — уходи отсюла... Скорее... Я боюсь!

— Чего ты боишься? — спросил я.

 Не знаю... Он на все способен. — Она оглянулась поспешно. - На все, на все... Еще убъет тебя.

 Что-о? — произнес я насмешливо. — Не болтай чепуху. И успокойся, сядь. Ничего он со мной не сделает.

Ну, не тебя убьет, — прошептала она, — так меня... Это

точно. Уходи, уходи. Ах, прошу тебя! И я ушел — растерянный, недоумевающий, подавленный

всем тем, что я здесь узнал и увидел.

Были у меня и другого рода приключения. Как-то раз, весною, меня похитили воровки.

Зпесь я снова хочу напомнить о матриархате. Ситуация если вдуматься — была весьма схожей. Я оказался всецело во власти женщин и сразу же утратил все свое былое значение. стал играть несвойственную мне, пассивную роль. В сушности, я уже не распоряжался собой! Право выбора принадлежало не мне, а другим; я просто плыл по течению, переходил из

рук в руки, менял покровительниц.

Любовью Музы я согревался недолго. Меня отбила у нее начальница ППЧ, та самая дама, которая — помните? — увела в ночь Семена... Он жаловался на нее не зря: в конце концов, она все же осуществила свою угрозу и шуганула его. отправила вон из зоны. На пересылку он, слава Богу, не попал; остался здесь же, в Тауйске, но на отдельной мужской полкомандировке — там, где ютились все прочие доходяги. Собственно говоря, и мы с Семеном должны были после бани угодить туда же и остались лишь благодаря Юдии Матвеевне, так величали эту самую начальницу. Решающее значение имел памятный случай в раздевалче; чем-то мы, вероятно, прельстили здещних баб... Юля с ходу выбрала Семена. Но потом, разочаровавшись в нем, решила переиграть все заново. Разговор ее с Музой был короткий: та не посмела активно возражать, Погоревала, повыла — и отступилась. Спорить с начальницей планово-производственной части было делом опасным. Должность эта в лагерных условиях самая важная. Она связана с учетом и распределением кадров, от нее зависат любые назначения, и в этом смысле Муза (так же, как и все мы) находилась в Юлиных цепких руках.

Что вам сказать о ней? По специальности она была плановиком, когда-то работала в министерстве тяжелой промышленности и списла теперь за какие-то махинации с отчетными ведомостями. Срок у нее был не малый — десять лет, но загостатья бытовая, удобная, из разряда так называемых «должностных». К таким, как она, охранники относились списходительно, с некоторым даже сочувствием; ведь если вуматься, каждому из них — в любой момент — могла грозить такая же точно статья, каждого ожидала подобная участь...

Женщина эта была хищная, ненасытная, с характером столь же колючим, как и проволока, окружавшая лагерь. Я убедился в этом очень скоро. Но что поделаешь? — терпел.

Я терпел, но чувствовал себя неважно. Пресловутое «мясо в супе», которое так нежданно даровала мне судьба, оказалось на поверку слишком уж приторным, обильным, перенасыщенным. Я ведь пользовался им не задаром, отнодь. Его приходилось отрабатывать — и как еще отрабатывать И и уже не радовался этому мясу, как раньше, мне помаленьку становилось тошно.

И вот, в дополнение ко всему, меня однажды вечером умыкнули. Случилось это после отбоя. Я брел по зоне в апрельской ростепельной мгле. Внезапно передо мною замазчили смутные женские фигуры; окружили меня, приблизились. И я услышал:

- Эй, парень, стой!
- Ну, что еще? спросил я.— Идем-ка с нами.
- Куда?
- куда: — Там увидишь.
- A зацем?
- Идем, идем!
- Бросьте, бабочки, устало проговорил я, ну вас всех к черту. Надоело. Я спать хочу.
- к черту. Надоело. Я спать хочу.

   Ты не шебурши, угрожающе шепнули сзади, делай. что говорят!

И тотчас я ощутил на шее ледяное щекотное прикосновение ножа.

Oro! — подумал я, — это что-то новое! Я оказался в довольно глупом положении. Сражаться с женщинами я не хотел (да и вряд ли смог бы: я ведь был безоружен, а они все — с

ножами!), а учинять скандал и звать на помощь я тоже, конечно, не мог: сляшком уж это выглядело бы смешно. Пришлось смириться и пойти.

Так, под конвоем, я был доставлен в барак, где обитали воровки. Это я понял сразу, едва переступил порог.

Здесь было жарко натоплено, чисто и как-то даже нарядно. На многих нарах пестрели нанавесочки, от дверей к столу был протянут узорчатый половичок.

Стол стоял посреди помещения — в самом центре, — и на нем поблескивали водочные бутылки, дымился котелок с чифиром, виднелась какая-то снедь. Тут же лежала рассыпанная колола карт.

А возле стола помещалась огромная, низкая, заваленная подушками кровать. И на этой кровати — развалясь и посасывая папироску — сидела женшина в коротком калатике.

- Лицо у нее было сухое и угловатое. Лоб закрывала черная, растрепанная челка, на левой щеке от края рта до уха батровел косой рубец.
- Привет, сказала она мне. Садись! Указала место рядом с собой. И протянула руку, испещренную лиловыми узорами татуировки:
  - Будем знакомы. Алена. Кличка Чинарик.
    - И потом прижмурив глаз и улыбаясь— медленно:
  - Чуешь, куда ты попал?
- Догадываюсь, ответил я, пожимая узкую и влажную се ладонь, — судя по всему, вы здесь все — из одной масти. Цветные. Воровахуйки.
  - Точно, кивнула она.
    - И кто-то со стороны добавил:
- Передком воруем, жопой притыриваем.
   Но откула вы взялись? поливился я. который ме-
- сяц живу тут о вас и не слыхивал.
- А нас тут раньше и не было, сказала Алена, мы всего неделя, как прибыли. Из Ягодного — знаешь, может?
  - Слышал, отозвался я.
- Ну, вот. Оттуда. Приехали, а здесь только и разговоров, что о тебе... Шутка ли — живой мужик в зоне ходит!

Она вдруг хихикнула, обнажая черные, прореженные цингою зубы.

- Мы уж третий год мужского запаха не слышали. Ну, ясное дело решили попользоваться.
   И... Как же вы решили? спросил я, мрачнея.
  - Па очень просто. Кому добрая карта выпадет тому и
- Да очень просто. Кому добрая карта выпадет тому и фарт держать.
  - Вы что же разыграли меня?

- Ну, ясно.
- И кому ж эта карта выпала?
- Мне, сказала она, поигрывая бровью, мне, лапочка. Мне!

ка. ине: Алена привстала и потянулась к столу. Халатик ее (он был много выше колен) приоткрылся, полы его разошлись... Белья пол ним не оказалась.

- Давай-ка выпьем, проговорила она. Взяла со стола бутьлку. Плеснула из нее в стаканы. И затем — подавая один из них мне:
  - Тащи! Бросай в кишку!
- Мы разом подняли стаканы. Я медленно выцедил водку, утерся. Сейчас же мне услужливо подали закусочку — кусок копченой рыбы.

Прожевывая ее, я огляделся.

- В бараке царила напряженная, пристальная тишина такая же, как в театре перед началом спектакля. Да, в сущности, так им и было! Рассевшись на нарак, женщины (их здесь было что-то около двадцаты) жадно смотрели на нас с Алемой, перешентывались меж собою и явно чето-то жадан.
- Что это вы все примолкли? пробормотал я стесненным, славленным голосом.
- А тебе хочется, чтоб шум был? насмешливо спросила Алена.
- Ну, не шум. Я вожал плечами. Но все-таки... Как-то уж очень мрачно здесь у вас. Скучно. — Сейчас булет весело. — кивнула Алека.

Она помещалась теперь вплотную ко мне; халатик ее попрежнему был распахнут, и тусклый отсвет дампы скользил по ее животу. лежал на раздвинутых коленях.

- Заделаем музыку... Она мигнула мне. Ладно! И затем, отворотясь на минуту, призывно щелкнула пальцами: — Эй. Сатана. ты гле?
  - Здесь, отозвался голос с нар.
  - Возьми гитарку, спроворь что-нибудь.
  - А что к примеру?
  - Н-ну, про это... Про любовь... Сама должна понимать,
- Алена резко взмахнула рукой. Делай!
   И вот, в тишине в прокуренном бараке дрогнули струны, потекла медодия старинной воровской ростовской песни:
  - А ты не стой на льду,
  - Лед провалится.
  - А не люби вора Вор завалится.
  - Вор завалится, будет чалиться,
  - Передачу носить не понравится...

У Сатаны был чистый и сильный голос. Гитара в ее руках звучала надрывно и трепетно.

> Эх. пить будем и любить будем. А беда придет — бедовать будем...

Вслушиваясь в песню, Алена затихла, затуманилась, пришикла ко мне. Потом проговорила медленно:

 Видишь, как тебя ублажают! Сидишь, словно король на **м**менинах. То того тебе, то этого... Ты хоть ценишь?

Ценю, — сказал я.

— Тогда еще по одной... а?

Она снова наполнила стаканы; мы выпили и я почувствовал, как поднимается в груди моей хмельная жаркая волна. Стало весело и легко.

Голова пошла кругом. И уже я сам, не дожидаясь приглашения, потянулся к бутылке.

 — Эх. Аленушка, — сказал я, обнимая ее одной рукою и держа в другой стакан, наполненный до краев. - Хорошее, вообще-то, у тебя имя... Как в сказках.

 Хорошее, — кивнула она. — Да я и сама тоже гожусь. Разве не так?

Рука моя лежала на ее плече: худое и шуплое, оно было обнажено. Халатик сполз. опустился, и Алена не пыталась его поправить.

Я залпом выпил водку. Отдулся. Сказал, поглаживая ее лалонью:

 Годишься, конечно. Только вот тощевата малость. Костями колешься. Но эт-то ничего... Беда небольшая.

- У кости мясо вкуснее, усмехнувшись, ответила она. и посмотрела на меня в упор. Глаза у нее были темные, мер**п**ающие, жаждущие.
  - Что ж. сказал я. раз пошла такая пьянка... Давай! И я, привстав, огляделся, отыскивая в бараке место поук-
- ромнее.
  - Илем-ка вон туда в уголок.
  - А зачем? проговорила она медленно.
- Ну, как зачем? удивился я. Или ты, может, не xouems?
  - Хочу. Но почему же в углу? В темноте? — А где же?
- Здесь, сказала она и шевельнулась, уминая задом подушки.
  - Но ведь мы на виду, сказал я. На нас смотрят.
- А пускай! Она небрежно повела плечиком. Нам-то с тобой это не помешает, а девочкам — интересно.

- Так ты что же, хочешь им сеанс выдать?
- Ну, да, сказала она просто, а почему нет? Такое ве каждый день выпадает. Пусть они хоть поглядят, отведут душу... Да ты не-тушуйся, миленький. Ты на них не обращай внимания, не отвлекайся. Делай свое дело... — Она проворно легла навачничь — раскинулась на подчиках. — Делай, ну!

На какос-то мітювение я растерялся, но только на мітювение. Я ведь был пьян. Півні тажело, беспросаетно. Толова у меня кружилась, и мысли добились и путались, и от кмеля, от бизости женизикь, от надрывной и шемящей музаки — от песен Сатаны — от всего этого было мне сейчас горячо и томно.

В конце концов, — подумал я устало, — какая разница? Хотят смотреть — пусть!

Я склонился к Алене и тотчас же невольно забыл обо всем. Звуки померкли. Время остановилось.

\* \* \*

Утром я выполз из барака. Постоял, шатаясь, у крыльца. С наслаждением хлебнул приморского ветра — знобящего, чистою, пакнущего солью и талым снежком. И потащился к себе — утомленный, измотанный, на подгибающихся ногах. Я чувствовал себя скверно. Жизнь мне была не мила... Нет, — уныло размышлял я, — дальше так продолжаться не может. Еще полгода в этих условиях — и конец. Срока мне не отбыть, свободы не увидеть.

Юля встретила меня молчаливая и заплаканная. Она не спросила ни о чем, и это меня, признаться, удивило. Зная ее характер, я ожидал реакции более бурной.

Шмыгая носом и всхлипывая, она сказала:

— Пришла из управления бумага. За подписью начальника оперативного отдела. Требуют отправить тебя на пересылку, причем — немедленно. И под усиленным конвоем.

— Почему? — спросил я, — что еще случилось?

Она молча пожала плечами. И подняла ко мне покраснев-

- Что ты натворил?
- Не знаю, протянул я озадаченно. А в`бумаге разве не сказано?
  - Нет. Велено отправить и все.
  - Когда же?
- Завтра, сказала она, ничего не поделаешь надо. — Ну, тогда я пойду, — сказал я. И поднялся, направляясь к дверям. — Надо приготовиться, вещички подсобрать...

 И попрощаться кое с кем, — добавила она, поджимая губы, — так, что ли? У тебя ведь здесь много подружек.

 Какие еще подружки? — досадливо отмахнулся я, брось, не занудствуй.

— Знаю, — сказала она, — все знаю! Знаю, где ты эту

ночь провел.

Так а что я мог сделать? — возразил я устало. — я вель

не сам в тот балак приплелся, так получилось...

— Эх, ты, — сказала она со вздохом, — и за что я тебя, кобеля, люблю? Вот, знаю, какой ты, а все равно, расставаться жалко! Ну хорошо. — Она склонилась к столу — зашуршала бумагами. — Идн! Вечером увидимся.

45

# ПРОШАНИЕ С КОЛЫМОЙ

Я провел весь этот день в сборах и прощаниях... Навестил Музу, заглянул к рыжеволосой лесбияночке, побывал еще в некоторых местах. И уже под самый всчер увиделся с Аленой.

Я сидел на том же месте, что и давеча ночью — у стола, в самом центре барка. И опать вокруг тенлинсь воровки. И спова надрывалась гитара. После недавнего публичного санса я чувствовал себя поначалу неловко и как-то скованно... Но втогм разопился. освоимся:

Угоняют, значит, — вздохнула Алена, — жаль. Только

я во вкус вошла. Да и вообще...

Сейчас же Сатана (она помещалась на этот раз здесь же, у края стола) проговорила, сильно рванув струны:

— Эх, жизнь наша проклятая!

 Да, не везет, — мигнула ей Алена. — Вроде бы и карта выпала, а фарту все одно нет.

—,Вы что же, негодницы, — спросил я, — опять меня тут в картишки разыгрывали?

Опять, — усмехнулась Алена, — опять, лапочка.

— Ну, и кому же досталось?...

 — А вот ей. — Она кивнула в сторону Сатаны. — Ее была очередь.

— Была да сплыла, — отозвалась Сатана уныло. И тут же подалась ко мне, уставилась дымными, дыпащими зрачками. — Не выплю у нас с тобой... Обидно. Уж я бы постаралась! Все бы сок и и тебя выпила!

Рослая, грудастая, с широкими боками, она сидела, закинув ногу на ногу, положив на колено гитару. Левая бровь Сатаны была заломлена, в углу рта тлела папироска.

 Все бы соки, — повторила она, — да... это уж точно! От Алены ты как-то еще уполз. а от меня так просто не ущел бы. не-ет, не ушел.

Живым бы не выпустила? — прищурилась Алена.

И мгновенно среди толпящихся вокруг женщин возникло шумное оживление. Кто-то выкрикнул, давясь от смеха:

 Сатана — деловая баба. Сурьезная. Чуть что не так. **УТЮГ В DVКИ И ПО КУМПОЛУ...** 

 Бросьте, дуры, болтать, — ленивым низким голосом отозвалась Сатана, - ну, чего, кобылищи, ржете! При чем TYT YTHE?

То есть как причем? — захлебывались в толпе. — Пер-

вый срок-то ты из-за чего получила?

Я заинтересовался подробностями. И узнал их вскоре. Сатана сама рассказала мне обо всем. История ее была такова: когда-то, лет пять назад (звали ее тогда более скромно -Наташей), она жила во Владимире, имела семью и, мечтая об артистической карьере, посещала местное музыкальное училище. Семья у нее была небольшая: только она да муж ее. Николай Дормидонтович. Он работал на железной дороге, был старшим вагонным мастером и частенько по долгу службы отсутствовал ночами - уходил в депо на дежурство.

Как и большинство семей, Наташа с мужем ютились в коммунальной квартире. Огромная эта квартира была набита битком. Здесь в восьми комнатах жило в общей сложности человек тридцать; люди многодетные, усталые, обремененные хлопотами и заботами. Во всем этом сонмище была лишь одна молодая вдовушка (Сатана мначе не называла ее, как шалавой и сучкой), которая никакой семьи не имела, забот не знала и проживала в веселом одиночестве — в самом конце коридора. Из-за нее-то, из-за этой шалавы, все и произошло.

Наташа давно уже замечала, что вдовушка вьется вокруг Николая, норовит попасться ему на глаза в коридоре или на кухне — мелко хихикает, крутит по-сучьи подолом. Замечала, но не придавала этому значения... Но вот однажды муж ее собрался, как обычно, на ночное дежурство. Надел шинель, взял узелок с харчами. И попрощавшись с Наташей на пороже ушел. А среди ночи она была разбужена странным шумом. Кто-то возился возле двери. Затем она растворилась, и в комнату вошел Николай. Он был мертвецки пьян и к тому же — в одном исполнем белье!

Скребя ногтями волосатую грудь, что-то невнятно мыча и воддергивая сползающие подштанники, он приблизился к кровати, покачался над ней и рухнул ничком. И почти мітювенно заснул.

Задыхаясь и горопясь, Наташа выбралась из постели и как была, в одной сорочке посежала по ночному кордироу. Дверь, ведущая в комнату вдовушки, оказалась незапертой. Наташа голкнула ес ступила на цыпочках за порог. И увидела свою сопервицу: та спала, полуголая, широко разбросав ноги. Простыйн сползупи на пол. В изголовье лежали две подушки. Радом, на тумбочке, поблескивал трафинчик с чедопитой водом, то смождилась гразная посуда. И среди тарелок увидела она узелок, тот самый узелок с едой, который она ежевечерие воучала Николаю, отбывающем и на ежекоство!

Здесь же, небрежно брошенная на стул, валялась его одежда: китель, штаны, форменная шинель. Вот, стало быть, тде он дежурит, — подумала она, мертвея, — вот у кого он проводит ночи! У этой потаскухи, у стервы...

Лютая ревность ужалила ее. Горло стиснула судорога. Не помня себя — забыв обо всем на свете — она схватила тяжелый чугунный утюг, стоявший в углу на полке, и с одного удара размозжила сопернице череп.

Впоследствии, на суде, выяснились некоторые дополнительные детали. Николай, как оказалось, провел у этой вар вушки немало ночей. (На работе он обычно сказывался больным — знакомый лекарь доставал ему необходимые справки.) В ту роковую ночь он особенно крекпо выпил, засялу в объятиях любовницы и затем, пробудясь, вышел из комнаты за нуждой. Хмельной, обеспаматевший, еще не очнувшийся от сла, он справил нужду и вместо того, чтобы вернуться к вдовушке, по привычке направился к себе. Он сделал это машинально: ноги сами занесли его в родиную обитель..

Судьи, в общем-то, отнеслись к Наташе синсходительно; убийство было явно непредумащиленным, совершенным в состоянии аффекта. Ей дали всего шесть лег — срок по нынешним временам небольшой, терпимый. Его еще можно быль как-то отбыть и вернуться к нормальной жизни. Однако в торьме характер у Наташи именился. Оно ожесточилась, слала дерзкой в обсшабащин би. Сблизилась с воровками, получила прозвище Сатана. В женском лагере под Владивостоком, там, куда она попала вначале, произошел шумок: группа воровок объявила забастовку, отказалась выходить на работу, а когда надляратель стал выгоизть их на развод, кто-то сзади рубанул его топором. Всем, кто участвовал в этом шумке, даля впоследетвии дополнительный срок. Была здесь и Сатана и тоже, как и все, получила двадцать лет: таков был традиционный лагерный «повесок»!

Обо всем этом она теперь поведала мне — небрежным, жаким-то скучающим тоном. Она словно бы говорила не о себе, а о ком-то другом... Прошлое (это было заметно) уже не волновало ее, не трогало. Все в ней давно перегорело, подвенулось пеплом, и лишь об одном она сожалела — о том, что ей так и не удалось закончить музыкальное училище. Музыка влекла ее по-прежнему и, надо сказать, удавалась ей. Играла ова произкновенно, с душой. И обладала к тому же сильным нязким голосом.

Закончив свой рассказ, она вздохнула коротко. Взяла с корон гитару. Опустила лицо. И тихонько запела, искоса поглядывая на меня:

Вот лежим мы, сумрачно и немо, Смотрим в зарешеченное небо. За окном вагона дымный вечер. От любаи далекий путь излечит.

И тут же она оборвала песно — прихлопнула струны ладонью. Возникла напряженная тишина. Сатана глядела теперь куда-то мимо меня, поверх моей головы. И все, кто толпились здесь, смотрели туда же. Я медленно обернулся: в двевах стояла налякоательника.

Низкорослая, в распажнутом полущубке, в синей суконкой юбке, опа мне запомнилась еще с ночи; тогда, в самый разгар веселья, кто-то заплянул с улицы в барак, крикнул, ивсепотом: «атасы! И тотчас же Алена нафорсалла на меня одеяло, навалила сверху подушки и разлеглась на мне, развалилась ленимо.

 Что это вы, девки, гужуетесь? — спросил сипловатый голос. И я, осторожно отогнув краешек одеяла, увидел в щелку низкорослую женщину в погонах старшины.

Именины справляем, — ответила Алена.

— Кончайте, — сказала надзирательница. — Или уж хотя бы не шумите так... А то звон — на всю зону. Это куда годится?

Теперь она стояла, глядя на меня в упор, поджав в усмешже темные, растресканные губы.

— Эй, — сказала она. Й поманила меня пальцем. — Эй, ты! Кончай резвиться. Не все коту масленница... Йдем-ка со мной.

Утром следующего дня меня вывели под конвоем за зону и восадили в машину— в большой крытый грузовик. Во мне все теперь вызывало сомнение и беспокойство: и неожиданный этап, н эта машина, н обилие конвом (мевя сопромождало трое автоматиков). Юля сказала, что бумага припла нз главного управления, из следственного отдела... Чего онн там от меня котят? — недоумевал я. — И куда меня теперь волокут? Коль уж в машине, значит далеко... Так куда же? В управдение? Илн, может быть, на штрафняк? И если туда, то за что?

Ехапи мы долго и все время трактом, по людным местам. Наковец фургом вильнул и остановился. Распахнулась дверда. Ворвался ветер в проем. И передо мною в белосой мутн, в клубах сырого тумана, возникли знакомые очертан

при сильнее забеспоковияся я, когда увидел, что ведут меян ев карантин не во бощій сектор, а в БУР (так называется Барах Усиленного Режныя, являющийся внутрилатерной порымой. Пряземится от каменное зданне помещалось неподалеку от вахты, под сторожевою вышкой. Меня завели туда, обыскали штательно. И затем затожнули в камено-

Я пошарил по карманам, собрал и ссыпал в ладомь табачмые крошки. (Папиросы м мешок с хариамы у мена отобрали но сразу же.) Затем закурил и прилег на низкие нары. Я лежал, з касажь плечом стены, чумествуя склюзь телогрейку денямой ее, цементный, сосущий холод. Вдруг я привстал, настороженно. Кот-то пел за стемой.

> Ты проституткою была, Тебя я встретил, Сидела ты под вербой на скверу. В твоих глазах метался пьяный ветер И папиросочка дымилась на ветру...

Непонятно было, почему, каким образом просачивалась пек сквозь цемент, сквозь тюремную степу. Слова слышались отчетливо... Впрочем, я тут же повял — почему. У окта, в углу камеры, змеллась черная трещина (постройка эта была, видимо, давняя, и — как н вс., что созданю руками заключенных, — халтурна н непрочна). Трещина рассскала степу от потолка до пола. Примостясь в углу, приникнув ухом к трещине, я вслушался в смутный голос соседа... И узнал его. Это был голос Гевки!

«И вот опять, опять мы встретилнсь с тобою, — напевал Девка, — ты все такая же, как восемь лет назад. С такимн жгучими и блядскими глазами...»

Я окликнул его. Он умолк, зашуршал у стенки. Потом спросил торопливым шепотом:

- Это ты, что ль, Чума?
- \_ 9
- Когда прибыл?
- Час назад. А ты?Да уж третий день пошел.
- Кто-нибудь есть еще из наших ребят?
- Нет, никого, сказал Девка, вся кодла теперь на Индигирке. На строгом режиме. Там такое творится — ой-ой!
  - А ты где был все это время?
  - Там же...
- Почему ж тебя привезли? удивился я, по какой причине?
  - По той же, что и тебя...
  - Но в чем дело? спросил я озадаченно.
- А ты разве не знаешь? проговорил усмешливо Девка,
   не догадываешься?
  - Видит Бог, никак в толк не возьму.
  - Ну так вспомни Ванинскую пересылку.
- А что пересылка? Что... начал, было, я. Но тут же в памяти моей возникла пересылочная баня — клубы пара, мятущиеся тени, кровавая пена на скользком полу... И уже догадываясь о сути, но все же инстинктивно, не желая веритаэтой догалке, я сказал поголя:
- Послушай... Речь идет, насколько я понимаю, о том деле... ну — о мокром. Так?
  - Конечно, отозвался Девка, о чем же еще?
  - Но ведь следствие уже было... Закончилось!
    Теперь это все раскручивают заново: ишут тех, кто
- Теперь это все раскручивают заново; ищут тех, кто первым начал... Ну и взялись за нас. Усекаешь?
   И вот тут я забормотал слова, за которые мне стыдно и по

сей день; не за слова, вернее, а за тот тон, каким они были сказаны.

— Послушай, Девка, причем же тут я? В той истории я

 Послушай, Девка, причем же тут я? В той истории я ведь никак не замешан. Даже пальцем не прикоснулся ни к кому; ты сам это знаешь. Ну, скажи — ведь знаешь? Ска...

Что-то жалкое, искательное просквозило в этих моих словах; что-то такое, что заставило меня, смутясь, оборвать на полуслове начатую фразу. И Девка тоже почуял это. И посопев. помеллив несколько. сказал:

— Знаю, все знаю! Только ты не ной. Не скули. Оправдываться перед прокурором будешь... Ну, а если до меня коснется — я, конечно, подтвержу, что ты тут ни при чем. Мне тебя волочь за собой по делу тоже резону нет.

— А тебе, — спросил я, заминаясь, — тебе, ты думаешь, не отвертеться?

- Мне нет, сказал он, мое дело тухлое. А тебя уже вызывали?
- Один раз. К старшему оперу.

— И о чем он спрашивал?

 Да в общем-то ни о чем конкретном, — проговорил в раздумые Девка. — Чего-то он все крутил вокруг да около... У меня такое ощущение, будто он выжидает...

- Yem we?

 Наверное, ждет какиж нибудь дополнительных сведений. Или, может, распоряжений начальства... Не знаю, старик. Да и чего гадать попусту? Рано или поздно все само прояснится!

И вскоре все прояснилось: опер ждал, оказывается, начала навигации. И с первым же рейсом отправил нас с Девкой на «большую землю» — во Владивостокскую следственную тюрьму.

#### 46

#### ВСТРЕЧА С ЛЕШИМ

Мы не одни ехали с Девкой во Владивосток; в забком сумрачном отсеке трюма помещались вместе с нами еще двое зеков. Их, так же, как и нас, отправляли на переследствие, но по другому делу... А в соседнем отсеке (об этом мы узнали на следующий же день) оказался наш товарищ — Леший.

Он все-таки добился своего! Перехитрил всех, в том числе и маке врам перекальной больницы. Как ни старался главврач разоблачить Лешего, на какие ухищрения не пускался, ему все же пришлось смириться и подписать в конце концов актирофочный акт.

Леший отглывал теперь на своболу. Вместе с партией других освобожденных — здесь их насчитывалось человек пятнадцать — его должны были высадить на берет в бухте Находка, расположенной неподалеку от главного Владивостокского поота.

Там же кончался и наш маршрут, так что весь этот многодневный путь мы должны были проделать по соседству с ним— в самой тесной близости.

Обычно этапники встречались с вольными пассажирами во время прогулок, на нижней палубе в кормовой части судна. Нас везли на старом, полуледокольного типа корабле, под названием «Тауйск». И слово это, когда я увидел его, входя им борт, показалось мне весьма символичным: в нем было как бы напоминание о тауйском неповторимом перводе моей жизин о благословенном «матриаркате». И чем дальше я уплывал, тем с большим умилением и какой-то даже нежиостью думал обо всем этом, припоминал громогласную Музу, бесшабашную Алену, тоскующую и смятенную Сатану. И даже былая повелительница моз, начальница ППЧ, даже она сейчас представлялась мне несколько иной, слегка очищенной от присущей ей плотояднусти.

Нас выводили на прогулку, как правило, в середине дня в послеобеденное время. По сторонам располагался конвой, аа ним, среди палубных надстроск и возле бортов, тескились вольные. Конвой разгонял их время от времени, но появляться им здесь все же не мог помешать. Они перебранивались с конвоирами, зубоскалили, окликали нас. И при любой удобной

возможности подбрасывали нам табачок и хлеб.

Вот в этой оборванной и горластой толпе вольняшек я снова — впервые за долгее время — увидел Лешего... Теспова как он изменился! Он словно бы постарел лет на десять: сгорбылся, похудел, как-то весь усох. Косматая борода его и длинние, нечесаные, спутанными прядями лежащие на плечак волосы — все было осыпано грязною сединой. Раньше седины этой не было; она появилась за минувшую зиму. Да, нелегко далась ему свобода!

Эту самую фразу — слово в слово — произнес Девка; он выразил нашу общую мысль! И я вздохнул, пристально вгля-

дываясь в согбенную, маячившую неподалеку фигуру.

Леший стоял, ссутулясь, прислонясь к фальшборту. Он держался в стороне от толпы — никак не смешивался с нею. Он был могилив и утрим. Хлесткий всегр трепал и развленвал его сивые космы. И сейчас он всем своим обликом, действительно, походил на лесного демона, на дремучего лешего; он полностью оправдывал эту свою кличку.

— Эй, — позвал его Девка, — эй, Леший, ты что, не узна-

ещь? Топай сюда!

Фигура у борта распрямилась медленно. Из-под надвинутых бровей глянули на нас расширенные мутноватые зрачки.

Оскалясь, он шагнул к нам. И тотчас же толпа на его пути расступилась, раздалась. Люди явственно сторонились Лешего, шарахались от него, как от чумного.

Мордатый, в распахнутом ватнике парень проворчал с

брезгливой гримасой:

— Куды прешь, паскуда? Куды прешь, твою мать?.. Не смей до нас касаться, понял? И вот что самое удивительное: все эти возгласы, эту брань Леший воспринимал безропотию, с какой-то странной трашенностью. Он не протестовал и не сердился, он моли этреленно шел к нам сквозь пустоту. Шел так, как если бы он был один на корабле. Один во всем свете. Да он и в самом деле, был во всем свете — один...

Послышался еще чей-то голос:

Убить его мало, подонка!
 Леший остановился, озираясь. И тогда, вступаясь за ста-

Леший остановился, озираясь. И тогда, вступаясь за старого товарища, я сказал с укоризной:

- Вы что это, братцы, навалились на него? Кончайте. Не прискребайтесь. Не видите разве: человек болен...
- Да какой это человек, возразили мне тут же. Люди дерьмом не питаются.
- Так это он с понтом, понарошке, ответил я, и вообще, все это было давно.
- Я не о том, что раньше, гневно выкрикнул мордатый парень, я о том, что сейчас.
- Сейчас? Неужели?.. Начал было я. И притих, пораженный. И поворотился к Лешему.
- Ну да, подтвердил парень, Жрет дерьмо, понимаещь. И ведь как еще жрет! По собственной своей охоте! Кавзошел на борт — так сразу же и начал... Да о чем разговор? — Он варру у смехнулся. — Спроси его сам. Вы же друзья с ним? Вот и сплоси.

Леший стоял в двух шагах от нас, переминался, хрипя и дергаясь. Улыбка, взошедшая на его лице, постепенно угасла, сошла. Глаза занавесились бровями.

Улыбка его угасла. Но прежний оскал остался. И было теперь в этом оскале что-то незнакомое, волчье...

 Леший, — тихонько позвал его Девка, — слышишь, Леший, да что с тобою?

Тот не ответил. Но зато отозвался начальник конвоя.

— А ну, прекратить разговорчики, — заорал он хрипло. — Эт-то что такое? Правил не знасте? Ишь, паразиты, устроили тут митинг... Почувли слабину?

Он отогнал от нас вольных, в том числе и Лешего, и велел конвоирам кончать прогулку.

Потом в трюме мы долго с Девкой беседовали обо всем симившемся; судьба Лешего взяолновала нас чрезвычайно. В сущности, он ведь никого не обманул; разве что, самого себя. Притворившись сумасшедшим, он затем и в самом деле стал таковым. Выбрал себе страшную участь. И был теперь конченым, пропащим. Был уже болен по-настоящему. После этой встречи с Лешим видеть его как-то уже не котелось. Да он и сам, очевидно, не стремился к этому. На прогулках, во всяком случае, мы его больше не встречали.

\* \* \*

А затем у берегов Японии началась полоса штормов, и вос последние дни этапа мы отсиживались в тюремном отсеже. Вериес, отлеживались. Как обычно в таких случаях я безот-четно трустил и сочинал стяхи. А Деяж спал. Спать он мог подолгу и при любой погоде. А когда просыпался, то обычно ложал полужавля полужального и иле и негомог.

Блатных, босяцких песен он знал множество. Предпочитал в основном сентиментальные, со слезой... Однако на сей раз репертуар его был иной. Он пел теперь песни. тема кото-

рых — расстрел.

Пески эти легко объединяются в особый цикл. Сода, например, входия знаменитая псеня тамбовского повстанца, а тамана Ангонова: «Что-то солнышко не светит, — говорится здесь, — над голозушкой туман. Дип пула в сердце метят, илк в бинзок комиссар. На заре кричит ворона: «Коммунист, открой отомы. В час последний, похоронный тутом пакиет самотонь.

Помимо нее есть также песия «Белый свет», написанная неизвестным автором и отредактированная мною еще в бытность мою на Кавказе: «Завтра поведут нас на расстрел. Приговор жесток и неизменен. Вот уже восток заголубел. Заклубились пепельные тени. Я на зарю въгляну в последий раз... Ну и что ж, и пусть в минуты эти кроме твоих рук, и губ, и глая вичото не жаль мне на планете».

Есть в арестантском фольклоре немало и других песен такого же плана. Девка, повторяю, знал их все. И пел их теперь, наборматывал с какой-то унылой, однообразной настойчивостью. Репертуар этот не прибавлял нам веселья... И я. не выпежавь сказал:

Меняй пластинку, Девка, и без того тошно!

— Эх, — отозвался он с коротким вздохом, — эх, старик... Ты говоришь тошно... А с чего веселиться?

Но все-таки! Давай-ка что-нибудь поприятней.

 Душа тоскует, — пробормотал Девка, — ей не петь, ей плакать охота.

Он сказал это задумчиво, собрав жесткие складки у рта. Я никогда еще не видел ето таким. Я привык к постоянным ето ленивым ухмылочкам, к насмешливому равнодушию, к жестокому его цинизму, привык к этому и не представлял собе Девку иным. Изо всех знакомых мне уголовников, он был, пожалуй, самый законченный, отчетливый, характерный. Истинный босяк, сын Гулага, блатная душа!

А впрочем, что знал я о его душе? Что я вообще знал о нем?

Сентиментальных излияний он в принципе не любил, о себе рассказывал несохотно и мало. Лишь изредка, случайно (под чифиром или иным каким-либо марафетом) упоминал он о своем прошлом; вернее, начинал говорить и тут же осекался, своюзчивая на дочгое.

В общем-то прошлое Девки, насколько я смог уразуметь, базов всема типичным для нашей смутной зложи. В чем-то его детство обликальсь с моим, сближалось не по внешним признакам, а по глубинной сути. Так же, как и у меня, все беды и сложности начались у него» в годы сталинского террора — по-

сле распада семьи.

Девка (впрочем у него было и нормальное христианское имя — Кирилл) родился в 1928 году на Ангаре в старинног таежном селе Богучаны. Отец его был политический ссыльный из тех, кто в середине двадцатых годов в Лейинграде, примкнул к партийной оппозиции и был затем ослав на поселение в Восточную Сибирь. Мать его — коренная сибирячка, таежница, чалдонка. Отец сошелся с ней вскоре после прибытия в село. Спустя небольшое время родился у них сын Кирилл. Однако прожили они вместе недолго. Поднялась новая волна репрессий, и в результате все, кто были ранее оссланы, в том числе и отец Девки, оказались за колючей проволокой, подучили по несэть лет стогооежинных лагерей.

Потом получила срок и мать, она была осуждена за связь с рагом народа. Ее угнали по этапу в Заполярье, а единственный ее сын (ему тогда шел всего лишь пятый год) попал в иркутский детприемник, в заведение, специально предназначенное для детей заключенных, оставшихся без призоды.

Так началось хождение Девки по тем путам, что привели его впоследствии в преступный мир. Долгие годы скитался он по различным приотам и детдомам. Он переменил их множество. Постоянно убегал, и неизменно ловился, и снова уходил в побет. Начало Великой Отчественной войны он встретил в Казани, в колонии для малолетних преступников; к тому времени за ним уже числидись кос-какие дела...

Дела на первых порах были не крупные: базарные кражи, хищение «голубей» (так называется белье, вывешиваемое во жороях для просушки). Потом он сблизамлся с профессиональным ворьем, с труппой «слесарей», орудовавших в городах Заволжыя. Принятый в кодлу на правах пацана, Дежа выполныя там всевозменье мелкие поручения: был связником, бетал за водкой, изредка выходил на ночную работу — стоял на стреме, принимал барахло... Но однажды, уже во время войны, произошел случай, сразу же изменивший его положение, возвысивший Девку в глазах блатных.

Случай этот известен; о нем Девка рассказывал мне подробно. Дело было в 1944 году в Астрахани, куда он перебрапосле того, как вышел из колонии. В тог тод он достиг совершеннолетия, получил паспорт, и по отбытии срока наказания был отпущен на волю уже как взрослый человек, не нуждаюшийся в казарной опеке.

Астраханская шпана приняла его радушно (в блатном мире все ведь известно о каждом!). Старые связи помогли ему войти в местное общество. И вскоре, осмотревшись и попривыкнув на новом месте, он уже начал работать всерьез. Одно из первых крупных дел, доставшихся ему, было нашумевшее в Астрахани ограбление военторговского склада. Налет этот совершен был ночью по наводке. Наводчик, шофер автобазы, обслуживающий военторг, отлично знал расположение склада, был знаком с тамошними порядками. Охрана склада была военизированной, хорошо вооруженной. Как правило, дежурило здесь трое сторожей. Один находился снаружи в будке возле ворот. Двое других - во внутреннем помещении. Наружного охранника (он дремал, обнимая винтовку, закутавшись в бараний тулуп) обезвредили сразу с одного удара. Били кистенем, чугунной гирей на цепи. Оружие это, вообще говоря, страшное... Уголовники называют его «снотворным».

Получив свою порцию «снотворного», сторож упал, подергался и затих. Налетчики без помехи отомкнули ворота, проникли в склад и там сходу прихватили остальных сторожей. С ними пришлось маленько повозиться. Но все же дело обошлось сравнительно гладко, без лишнего шума.

Затем, отдышавшись и покурив, урки принялись очищать склад. Пофер, губастый, тольстошекий, в защитного цвета ватнике, шнырял по складскому помещению и указывал, что тде брать. Товар здесь был богатейший: рудоны первоклассного сукна, английская привозная диагональ, называемая в народе «подарок Черчилля», свитера, кожаные регланы, офицерские хромовые сапоти. Стоимость всех этих вещей по военному времени осставляла несколько милляюнов рублени составляла несколько милляюнов том ставить и мому времени осставляла несколько милляюнов рублени.

Сумма эта и сами вещи — все действовало на шофера компратически. Он был, как в бреду. Суетился, цокал языком, жлопал себя ладонями по ляжкам. Он старательно помогал ребятам выносить тюки и погружать их в машину, но, по сути дела, только мешал. Вышело ни за склада последним (было это уже перед самой зарею). Сел за руль. И вдруг сказал осип-

шим, каким-то клокочущим голосом:

— Стойте-ка, ребята. Меня что-то сторожа беспокоят. Я уходил — один и вик вроде бы шевелился. Может, он очвулся, а? Не два то Бог. Ведь если он узнал меня, тогда хана! — Не трепеши, голубок, — сказали ему, — не вибрируй. Тут все чисто. После кистем не просклаются.

— Ну, а если? — возразил, стукая зубами, шофер. Он весь дрожал мелкой дрожью. — А вдруг кто-нибудь видел, что тогла? Вам шуточки, а я вель на вилу... Нет. напо проверить.

поглядеть.

Он поспешно выпрытнул из кабины и скрылся, пригибаясь, в редеющей тыме. Он пошел не один; вслед за ним направился Девка. Четверть часа спустя Девка вернулся. Молча залез в машину, уселся на место шофера и потянулся к рычаграм. Его спроскли:

— Ну, что? Как было? Шевелился кто-нибудь?

— Шевелился, — ответил, усмехаясь, Девка. — Успокоил его?

Конечно.

Ну. далы. Поехали. Гле шофер?

- Какой шофер? отозвался Девка. Нету шофера. И считайте, что не было.
  - Что-о? Значит, ты и его тоже?

— И его.

— Почему?

- Да так... Слишком уж он нервный.
   Но что же ты натворил, упрекнули его, кто теперь
- по что же ты натворил, упрекнули его, кто теперь поведет машину? Я сам. сказал Левка, включая зажигание. Сам

 — Я сам, — сказал Девка, включая зажигание. — Сам поведу. О чем речь? В этом я кое-что понимаю. В детдоме в Кургане был у нас когда-то кружок автомобилистов...

После того случая за Девкой прочно укрепилась репутация «делового» пария. Несмотри на возраст, он быстро вошел закон. Его побаивались, с име считальсь. Матерые старые урки — паханы — разговаривали с вим, как с равным. И для многих было лестно (да и спокойно, что говорить), если на работу с ними выходил моподенький этот красавчик.

Он всетда был ровен, холоден и невозмутим. Где-то за этой межнутимствью угадывалась скрытам, глужає ожесточен ность. Очевидно, таким остал смолоду; он словно бы метна людям за былые горькие свои утраты. А может, и еще что-то квылось в год уше.

А впрочем, что я знал о его душе? Многое, очень многое в этом парне оставалось для меня неясным. И вовсе уж странным, необычным казалось мне нынешнее его настроение.

- Завтра причаливаем. Конец прогулке. Ты небось забыл о нашем леле?
- Нет, отвечал я, разве о нем забудешь?
   Вот то-то, брат! Дело нам мотают скверное. Ты еще, может, и вывернешься, а я уж нет... Представляешь, что меня жлет?
- Во всяком случае не расстрел! Ну, воткнут сколько-нибуль. Может быть, даже и четвертак... Это не сахар, ясное пело, но все-таки жизнь не отнимут.
  - Почем знать. говорил он уклончиво. почем знать!

Во Владивостокской тюрьме нас сразу же разделили, развели во разным камерам. Вилелись мы за все это время один лишь раз — в кабинете следователя, на очной ставке.

Следователь попался дотошный, въедливый, Раскручивая заново дело об убийстве в бане, он хотел знать все самые мелкие подробности. Идя по нитке событий, от конца к началу, он добрадся до наших с Девкой имен. И теперь исследовал совместично нашу поль в этом пеле.

В общем-то причастность моего друга к убийству была бесспорной, вполне очевизной. Левка плеснул из шайки кипятком в лицо бегущему и остановил его, помещал ему сконться. Обстоятельство это послужило как бы толчком к последуюпрей трагедии... Однако эту шайку он получил из моих рук! Это ведь я наполнил ее кипятком и отдал затем Левке. Отдал сразу же, безо всяких помек. С точки зрения следователя это

же могло быть случайностью; он усматривал здесь особый умысел, специальный расчет. Он считал меня прямым участником преступления. И упорно пытался это локазать. Я возражал столь же упорно. Все произошло именно случайно, - доказывал я, - случайно и, главное, мгновенно. Я поступил так машинально, в растерянности и ни в коей мере не мог отвечать за последствия...

Эту мою версию поддерживал и Девка во всех своих показаниях. Мы с ним хоть и сидели отдельно друг от друга, но связь между нами все же была. Тюремная почта выручала нас, как и всегда. Девка сдержал свое слово: он все время выгораживал меня, защищал. И видит Бог, если бы не он, вряд ли бы я смог выпутаться из этой истории.

Следствие тянулось около двух месяцев. А затем была сделана очная ставка. Нас вызвали и предложили показать наглядно, как все было. (У криминалистов это называется «следственным экспериментом».)

На этот раз Девка предстал передо мной таким, каким я привык всегда его видеть. Былая слабость его прошла; он был теперь по-прежнему спокоен, ходолен и насмещлив.

Охотно согласившись на предложение следователя, он тотчас же уселся на пол и начал торопливо разуваться. Снял сапоги. Расстетнул путовку на брюках. Тут его остановили. На вопрос следователя: «Что это он затеял?» — Девка отвечал, помартивая пущистыми респицами:

 Вы же сами говорили, чтобы все было в точности... Ну, вот. Я и разлеваюсь. Дело-то вель в бане произошло!

Ладно, кончай кривляться, — нахмурился следователь.
 Тоже мне артист!

Потом, когда эксперимент закончился и мы с Девкой подподали протокол допроса, товарищ сказал мне, лениво затяги-

Прощай, старик. Вряд ли мы когда-нибудь еще встретимся...

Он был прав! Темные предчувствия не обманули его. И не зря, недаром пел он в пути тоскливые «смертные» песни.

Расставшись с Левкой, я навсегда потерял его из виду. И знаю о нем немного. Знаю, что он получил на суде двадцать пять лет, был затем отправлен на Ленские слюдяные прииски. там опять ввязался в какую-то «мокрую» историю и вскоре приобред еще один довесок. С течением времени у него накопилось по совокупности что-то около восьмилесяти лет лагерного сроку. Когда же в начале пятидесятых годов была вновь введена смертная казнь, такие, как Девка, первыми попали пол указ. Кто-то вроле бы лаже знал: гле и когла Левка был расстрелян... Произошло это — по слухам — в Искетимском Централе, на всесоюзном штрафияке, Рассказывали, что на выездной сессии трибунала, вынесшей ему смертный приговор. Девка держался с изумляющим всех спокойствием, с обычной своей беззаботной ухмылочкой. И в последнем своем слове отнюдь не выпрашивал, как это водится, ни снисхождения, ни жалости. Единственной просьбой, с коей он обратился к властям, была просьба о харчах, о хорошем обеде. Причем он будто бы просил, чтобы этим обедом накормили — на помин его луши - всех заключенных Централа.

Не знаю, правда ли это? Так ли происходило в действительности? Пожалуй, что — так. Это все ведь очень похоже на Девку, вполне совпадает с его характером, с его образом. А может, то, что я слышал, было легендой. Не знаю, не знаю, Да и какая, в конце концов, разница? Своеобразный и не разгаданный, он возник в моей жизни — промелькнул в ней и стинул. Он ушел из нее точно так же, как многие другие мои друзых как и Кинто, и Королева Марго, и Леший.

\* \* \*

О Лешем мне тоже довелось кос-что узнать... Он благополучно высаврикся в Находже на берег, свазу же отделямся от прочих и скрылся в портовой толчее. Потом его кто-то видел однажды на окранне Владивостока. Леший бродил по переунами рыдлез в мусоре. Он был грязен, оборван и страшен лицом. Он явно был не в себе! Затем он исчез. И объявился месяц псутст я местной псиклечебнице. Вроде бы он явился туда сам, по доброй воле. И на этом следы Лешего потерялись; дальнейшая его участь неизвестна. Что с ним сталось? Выгачился ли он в конце концов или так и умер, забытый и отвергнутый месми?

47

## «ЭТАП, ЭТАП, ТЕЛЯЧЬИ ВАГОНЫ»

Ну, а моя дальнейшая судьба сложилась так. По окончании следствия меня в скором времени отправили на этап. Олнако на Кольму я уже не попал. Дальстрой не принял меня обратно. Решающую роль здесь свграла особая пометка в моформуларе (которой, кстати, раньше не было!), обозначающая мою принадлежность к благным, к воровской мафии. Об этом, оснещию, позаботился следователь... Заключеный с таким формуларом ни на что хорошее, сетественню, рассчитывать не мог; сточки зрения лагериюго начальства он был фитурой сомнительной и опасной. Особенно опасной теперь, в связи с разрастающейся шученой войной».

Война эта день ото дня становилась все кровопролитие, обретала неслыханные масштабы. Начавшись в 1946 году ва юге, она с течением времени докатилась до самых огдаленных уголков материка. Достигла она и пределов Дальстров, и с конца сороковых годов тамошнее начальство стало отсевать блатных, начало старательно от них избавляться. Тех, кто уже имеля на Колыме, постепенно издироваль согнали ва штрафняки. А новых управление брало крайне неохотно. В этом был, конечно, свой резон. Колыме нужны были не урки, а работяти!

Так что следователь, желая напакостить мне, по сути дела

Летом 1948 года всю скопившуюся на второй речке ораву блатных (их насчитывалось здесь что-то около трехсот человес) отправилы в Красноворский край на новую пятьсот третью стройку. Местная торьма была разгружена почти полностью. Остались лишь те, кто находился сще под следствием или дожидался суда. Осталося, таким образом, и Девка. Мы с ним не смосли повидаться, но все же на прощание он сумел переслать мие записку.

В записке он, между прочим, снова напомнил мне об убийстве Ленина...

«Тм еще, может, понножаешь волю, — писал он, — срк у тебя мебольшой. Это мне, брат, нечего терять, а тебе прямой смысл поберечься. Только не зарывайся, не при на рожом. И особенно — со своими... В той ктории с Лениным тебе пофартило, поперло, что говорить! Но ведь в ругой раз такой номер может не получиться, учти это! И все-таки, между нами, я так до ски пор и не могу понять, зачем ны это сделал?»

Такова была последняя, прощальная весточка от друга! Ответить на нее я не успел.

\* \*

«Этап, этап, телячы вагоны». — уныло напевал я, взгроможну. За ими, дымясь и вращаясь, пролетали неокватные квойные леса. Эшелон пересекал Восточную Сибирь. Он шел тем же самым путем, что и десять месяцев назад, но в обратном направления, на северо-запад.

Мы все звали, куда нас везут — на пятьсот третью стройку... Но какова она, эта стройка? Что нас ждет там? Об этом оставалось только гадать... Во всяком случае, предполагать набовлю кудшее. Арестантская мудрость гласит: перемены к добру не ведут. Жизнь любого зека зависит от случайности, как при игре в орлянку. И всегда выпадает, как правило, решка. Решка, а не орел!

«Как я устал по лагерям шататься, — пел я негромко. — Решетки, нары, так из года в год... Ах, черт возьми, как трудно исправляться, когда правительство на помощь не идет! Этап, этап, телячыв вагоны. Опять везут нас к черту на рога. И с каждым днем, и с каждым перегоном все глубже грусть и все мрачней тайга».

Этап был долгий и тоскливый. Что рассказать о нем? Все происходило, как обычно. Мы изнывали от тесноты и жажды. Томились голодом. Страдали от отсутствия табака. Я мог бы привести немало тягостных подробностей... Мог бы, но, думаю, это ни к чему. В принципе и так вель все давно уже известно. О жестоких нравах, царящих в застенках, написано ныне множество книг. Помимо Солженицына тему эту разрабатывали Гинзбург, Марченко. И десятки других литераторов, отечественных и зарубежных. И в этом плане ничего нового я не добавил бы. Па и вообще, задача у меня несколько иная: я отнюдь не стремлюсь к бытописательству. И жизнь даю в особом ракурсе: показываю специфический мир уголовного подполья, мир российской мафии. О нем мало кто знает. О нем никогда еще не писали по-настоящему, со знанием дела. А он заслуживает того! Заслуживает хотя бы из соображений исследовательских, познавательных. В конце концов, это ведь тоже моя Россия! Частичка ее истории, ее судьбы...

В Красноярске железнодорожный путь сменился водным. речным. Нас высадили из вагонов, недели три продержали на пересылке, а затем погнали к реке — грузиться в баржи.

Вот тогда-то впервые я увидел Енисей! Увидел его крутые, щетинистые от хвои берега. (По местному они называются «щеки».) И пенные полосы, испешряющие фарватер. И солнечные блики на стылой, бешено мчащейся воде. И широкие плесы, рябые от ветра.

Река шумела мерно и неумолчно. Огромная, она дышала мощью и острой свежестью. Над ней нависали, текли лохматые грузные облака, кое-где перемежаемые пятнами чистой лазури. Оттуда из облачных прорывов струился прохладный режущий свет, падал в воду и отражался ею.

Енисей поразил меня своим размахом, суровой азиатской

своей красотой. И глядя на реку - жмурясь от слепящего света, — я ощутил какой-то странный толчок в сердце. Безотчетно и сразу почуял я, что здесь отныне наступает в моей жизни что-то новое...

Разумеется, я не знал тогда, какие испытания мне уготованы на пятьсот третьей стройке, какие страшные дела я там увижу (и слава Богу, что не знал!). Не предвидел я и дальнейших жизненных перемен, связанных с этим краем, и очень жаль, что не предвидел! Но все же ощущение новизны было сильным и безошибочным.

#### МЕРТВАЯ ДОРОГА

Пятьсот третья стройка представляла собою обширную сеть лагерей, разбросанных по правому берегу Енисея в среднем его течении. Главное управление стройки находилось в селе Ермаково — неподалеку от города Игаки — у самото

Полярного круга.

Здесь велись работы по прокладке железнодорожной трассы Игарка — Норильск. Дорога эта должа была по идее протянуться на многие сотни километров, достичь Таймырского полуострова и связать, таким образом, два крупнейших в Арктике промышленных центра. В Норильске, как известню, добывают уголь и всевозможные руды. Игарка же — большой портовый город, перевалочная база, откуда экспотрируется на Запад всевозможное сырье: ценные породы древесины, ворвань, меха.

Так вот, о строительстве. Ничего более нелепого и стран-

ного я, признаться, не встречал за всю свою жизнь!

Пелов том, что за Полярным крутом начинается зона вечном мералоты. Поча тут сквачена глуйминым ладом. Дед этот непрочен; он подвержен вечным колебаниям, уровень его зависит от смени температур. Весной, например, почва подтамвет, границы мералоты понижаются, и тогла заполярная тунда превращается в болото. Осенью, новоброт, пропитанная сыростью, вязкая земля смерается, вспучнывается, покрывается трещинами... Кому пришла в голожу безумная мисль про-кладывать трассу в этих местах? Поговаривали, будто бы к проекту дороги приложили руку сам минист Берив. Что ж, похоже на это! Он ведь не утруждал себя излишними раздумьзями: он просто приказывая.

Как бы то ни было, строительство велось с размахом, шло

полным ходом... И в принципе почти не продвигалось.

Все, что здесь с огромными усилиями удавалось сделать за зиму, летом, как правило, разрушалось, приходило в негодность. Затем работы начинались заново: ремонтировалась насыпь, укреплялось полотно. И так повторялось беспрерывно.

К тому времени, когда я прибыл сюда, стройка уже существодал несколько лет. Протяженность трассы составляла тогда что-то оклол десяти километров. Да и то коротенький этог отрезок пути держался в основном потому лишь, что десь — в районе Игарки — тундра была еще не настоящая, не сплошная; ес покрывала чахлая, так называемая «черназ» тайга. Лесотундровая эта поросль к северу редела, сходила на нет, а затем начиналась уже голая, скованная мерэлотою пустыня. И у мерэлоты этой строителям не удавалось больше отвоевать ни единой версты!

Однако и отвоеванные версты оказались в результате ни на что не пригодными, не нужными никому. В самом деле кто и зачем бы стал пользоваться дорогой, уходящей в пусто-

ту, ведущей в никуда?!

Ею никто и не пользовался впоследствии. И когда я, четыре года спустя, покидал эти места, участок пребывал в запустении, в забросе. Бессмысленно и дико чернели станционные постройки, шатались и поскрипывали телеграфивае столбы. Окрестные жители, кержаки и звенки, боялись этой трассы, обходили се стороной. И не зря, не случайно окрестили ее в народе «мертрой дорогой».

Я рассказал обо всем этом для того, чтобы потом уже не оковращаться к теме строительства. Когдя я думаю о пятьсот третьей стройке, мие видится иное... В памяти мосй оживают жартицы, исполненные тревот и всяческих бедствий; эростные скватки, резия, лица стибших друзей и врагов. И потому само это название — «мертвая дорога» — имеет для меня добиной,

**ө**собый смысл.

\* \* \*

По приезде на трассу я сразу же попал в Ермаково, в один из центральных лаптунктов. Здесь я встретился с давними своими приятелями: с веселым карманником Левкой Жидом, с ростовским вэломщиком Соломой и с некоторыми другими знакомыми име по Кавкау и Соелией Азии.

Блатных, вообще, имелось здесь немало. Ютились они все вместе в одном бараке. Переполненный этот, битком набитый барак жил особой, затейливой жизнью.

Вот, как жизнь эта протекала.

Утро. По зоне мельтешат унылые силуэты зеков. Бригады торопятся на развод, тянутся к лагерной вахте.

Не торопимся никуда только мы с Соломой. Мы освобождены от работы: числимся больными. Лагерный врач Девицкий — свой человек. Он благоволит к блатным. Ко мне же он относится с особой симпатией: ему нравятся мои песии. Он считает, что у меня — талант. Об этом он говорил мне частенько. И всегда помогал мне по мере возможности. И вот степерь мы с Соломой покуриваем, стоя возле барака. Мусолим

цигарки, озираем рассветную зону, переговариваемся не-

Солома настроен философски. Высокий, худой, с костлявым длинным лицом, он говорит, покашливая от махорочного дыма:

— Ты никогда не замечал, что лагерь — это, в сущности, умевышеныя кония всей нашей страны. Пригизицие, влезь угром на крышу! Чуть свет, идут на работу мужички, тапатся, кракта. Затем, попоздане стовают працурки: буклаттера, парикмажеры, кладовщики — словом, интеллитенция. Эти не спешат... Урин — как водится — от работы отлынивают; они занаты своими делами. Ну, а вокруг охрана, вооруженная власть. Все, боат. по шаблогу, по одному образцу.

Из-за угла в туманных рассветных клубах возникает человек, плотный, в распахнутом ватнике. Это — каптер, работник вещевого склада. Он идет вперевалочку, напевая сквозь зубы:

Что я вижу, что я слышу, Влез начальничек на крышу...

Увидев нас, кладовщик широко ухмыляется и потом, сделав непристойный жест, заканчивает, подмаргивая и кривляясь:

И кричит всему народу: «Вот вам хрен, а не свободу!»

Полдень. Я лежу, прихлебывая чифир, растянувшись на нижних нарах. (Взбираться наверх, на свое место — лень.) В бараке пустынно и тихо. Я здесь одня; Солома ушел по делам. В общем-то мы с ним остались, не вышли на работу по прячинам весьма серьезным. Дело в том, что вчера вечером в зону принесено было оружие: десяток пиковин, ножи, два кистеня. Оружие фабриковалось в центральных ремонятым мастерских (сокращение ЦРМ), куда выходило на работу несколько заешних бритад. Люди, принесшие оружие, скоронили его вчера наслех, небрежно. Надо было срочно позаботиться о нем, подумать; как и куда его перепратать...

Итак, я один. Как всегда в часы затишья, ко мне приходят стихи, и я бормочу их, смакую, прислушиваюсь к ласковому их звону.

Внезапно сквозь этот звон прорывается гулкий топот ног. Дверь барака распахивается с громом. И на пороге вырастает фигура Гуся.

Гусь! Это имя как-то незаметно сгладилось в моей памяти, забылось. А забывать о нем не следовало. О врагах вообще

недвая забываты! Когда-то в Харькове на Холодной Горе он поклядся мно в мести, пособещал «больщую кровь» Обещание это исполнилось, скольось. И тей горь наконец он дождался своего часа. Здесь, на проклятой этой стройке, ине суждено было встретиться не только с давними моими приятелями, но также — и с врагами.

Сцена эта помнится мне отчетливо.

Коренастый, с темным, иссеченным шрамами лицом, Гусь какое-то время молчит, наслаждается эффектом. Затем неспешню шагает ко мне. Следом за ним вваливается в барак шумная орава.

Медленно, поскрипывая сапожками (они у него новенькие, начищенные до блеска!), Гусь приближается, подступает вплотную. Взгляды наши сталкиваются. И я отшатываюсь в глубину нар и застываю там, скорчившись.

— Здорово! — говорит Гусь; он усмехается, наигрывая пиковиной. — Вот, где мы наконец встретились. Или ты, может, не рад? Что-то ты, я гляжу, дрожишь, трепещешь...

Он умолкает на миг. И затем, бешено округлив глаза:

Молись, паскуда! Теперь ты пойман, ты — мой!

Это верно: я пойман. Я в западне. Деваться мне некуда. Спереди и по сторонам толпится сучня; за стиной у меня глухая стенка, а над головою — доски верхних нар.

О, как я теперь проклинаю себя за лень, за дурацкую беззаботность; ведь, окажись я на своем месте, все выглядело бы иначе. Там, на верхних нарах, у меня был бы простор, возможность для маневрирования. И, кстати, там в щели между досками спратан у меня отличный, добро наточенный нож!

Неотрывно следя за Гусем, я помалкиваю и в то же время лихорадочно думаю о спасении. Надо прорываться наверх. Но как это сделать? Что предпринять? У меня ведь — ни единого шакса. Хотя нет. один, последний шане все-таки имеется...

И в тот самый момент, когда Гусь, вдоволь натешась и вконец остервенев, наклоняется ко мне, заводя для удара ружу, я вскакиваю и распрямляюсь стремительно. И головой вышибаю верхние доски.

Оглушенный ударом, я почти теряю сознание. Багряный, режущий свет на мгновение вспыхивает перед глазами, а затем их застилает мутная пелена.

Но все-таки дело сделано! Путь наверх, к избавлению открыт. И я выбираюсь сквозь пролом. Я делаю это машинально, как бы в беспамятстве, но тем не менее достаточно быстро.

Очутившись на верхних нарах, я тотчас же с треском отдираю от стойки половину раскологой доски; она увесиста и покрыта коивыми грозлями. Вил у нее устращающий. Помкрываясь ей, как щитом, я могу теперь передохнуть, собраться с силами и отступить к изголовью постели. К тому самому месту, где схоронен мой добро наточенный нож.

Но браться за нож, оказывается, уже нет нужды. Потрясенный случившимся, Гусь (лицо его теперь — внизу, у моих ног) бормочет оторопело:

Ушел, собака. Это как же так? Нет, погоди...

Гусь еще что-то хочет сказать, но его обрывают. Кто-то из его корешей выглядывает за дверь и тут же кричит торопливо:
— Отваливаем, братны! Илут...

Отваливаем, оратцы: идут...
 Кто идет? — оскалясь, спрашивает Гусь.

— Вроде бы этот, как его? Солома. Ну, да... Он! И не один!

 – вроде оъ этот, как его? Солома. ну, да... Он! и не один!
 И 'враги мои уходят. И Гусь на прощанье говорит мне, пряча пиковину в сапот:

— Счастливый твой Бог... Но все равно, учти: я твой охотник — ты мой заяц!

Вечер. Действие происходит в том же бараке. Я сижу на своей постели. Лицо у меня все в порезах, голова забинтована; она саднит и ноет. Но душа спокойна. Теперь я снова в кругу своий!

Радом со мною на верхних нарах размещаются двое урок. Один из них — в квапратных роговых окиах; он носит кличку и Профессор. Прозвише другого — Никола Бурундук. (На этих нарах гонтися, разумеется, множество самых развых людей, но я сейчас вспоминаю лишь тех, с кем был связан наиболее прочно.)

Профессор сравнительно молод, сму еще нет тридцати. Лобастый и годсогубый, ов лежит на мизоге и что-то пишет, старательно скребет карандашиком. Потом он поворачивается ко мне и протативает листок бумаги, на котором изображи изущий человечек. Изображен так, как это делают дети. Вместо головы — кружок. Туловище обозначено одним длиным штрихом, руки и ноги — короткими, ломаными, врозь торчащими черточками. Под человечком — подпись. Гитантскими корявыми буквами выведено: «Чума».

Раскоряченная эта фигурка — мой портрет. Профессор грудился над ним со вчерашнего дня. Особеню тяжких усилий стоила ему подпись: ов ведь неграмотен, никогда нигде не учился. Потомственный уркати, он вырос в московских воровских трушобах, содержался с детства в колонику для дефективных, а затем, когда созрел и оперился, был занят своими делами (он специализировался на квартирных кражах) и как-то мало думал об образовании. Отсутствие грамотности ею не заботило. Пробел этот с ликой восполнялся профессорским, вальжным видом. Очки он стал посить давно и по причинам весьма серьезным. Глаза у него, действительно, скверные. Он испортил себе эрение в одной из московских тюрем. Спасаясь от какого-то гиболог этала, он решил применить «мастырку». Достал химический карандаш, накрошил его и потом засыпал глаза ядовитым этим порошком.

От этапа он спасся, но в результате чуть было не ослеп... Тюремные врачи спасли его, выходили. Велели носить очки, беречь зрение. И так дефективный этот жулик превратился в

Профессора!

Теперь он лежит, поблескивая окулярами; смотрит на мена заливается счастливым смехом. Он доволен собой. Работа удалась ему! В принципе он испытывает сейчас то победное чувство свершения, которое ведомо каждому художнику, любому твопи;

Никола Бурундук (он сидит по другую сторону от менз) выглядит, наоборот, необычно тихим, задумчивым, углубленным в себя. Он читает письмо, полученное из дому, от жены, морщит лоб, беззвучно шевелит губами. Некоторые места Никола перечитывает дважды. Это тег, дле жена его. Варъжа, пишет о детях, о семье... Губы его обмякают, растягиваются в улыбке.

Он семьянин, этот старый карманник! Он любит свой дом. И часто с нежностью вспоминает супругу.

История их женитьбы такова.

Когда-то, в годы немецкой оккупации Бурундук промышлял на Украине, в городах Доябасса. Работал он, как правило, в трамваях и пригородных поездах. И там на тех же путях орудовала группа воровок, среди которых старшей была знаменитая шиомачка Варька.

Варька обладала на редкость пышными формами. У нес был непомерная грудь и обширная («в тро обхвата», как пелось в частушке), обольстительная задинца. По общему признанию шпаны, Варька считалась первой красоткой на всем юге — от Понбасса ло Южного положе.

Бурундук был наслышан о ней немало. И с нетерпением, с любопытством жадал встречи. И когда они наконец увиделись с Варькой (произошло это в Харькове, в одном из слободских притонов), он сразу же и бесповоротно влюбился в пышнотелую эту карманницу.

Он забрел тогда в притон по делу: принес местному скупщику золотые часики, снятые у немецкого офицера... Барыга хитрил, торговался, нагло сбивал цену, и Николу это начало раздражать. Он уже хотел было забрать часы и уйти, но тут появилась Варька. И увидев ее, Никола сразу ослаб. «Ладно, — сказал он, — бери, Каин, пользуйся, но только гроши на ков! И посылай за волкой. Сеголня я кочу гулять!»

Они веселились тогда, жлестали допоздна самотонку. Потом все скопом улеглись на полу спать. Перед угром Никола очнулся, мучимый каждой. Встал, напился. И вспомнил вдруг о Варьке. Она лежала неподалеку, у стемы, посалывала во сне, Он прилег к ней, пристроился... А через неделю они поженилить.

Вообще-то, Никола о женитьбе поначалу не помышлял. Но все же вынужден был пойти на это. Вынужден, как джентльмен. Дело в том, что Варька, к величайшему его изумлению, оказалась целочкой.

В ней он, впрочем, не ошибся. Она стала верной женой и к тому же отличной козйкой. Старое речесло она бросила, завязала; всецело занялась семьей. В шахтерском городе Гораловка на одной из окраинных упиц был у Варкик дом, доставшийся ей отродителей. Там она и посельлась с Николой. У этого бродяті началась теперь новая жизнь. Чтобы обезолить семью, он в своем городе не шкодил; старался ускать подальше. Пропадал иногда по неделям и всегда аккуратию переводил деньти домой по почте. «Клат роши на проволожу», по выражению блатных. Он стал на удивление береждивым и расчетливым. И дружь не случайно провязы его Бурундуком. Зверек этот, как известно, постоянно деласт всяческие запасы. И не столько съедает, сколько хранит.

В Горловке же Бурундук появлялся всетда аккуратыви, чисто вымитый, в отутоженном костолочике. Фланировал по улицам об руку с молодой жевою, в окружевии детишек. Варька оказалась плодовитой, как крольчика: она рожала чуть ли не каждый год!) Когла дети подросли, Никола отдал старших в школу и время от времени залгадыват туда, терпеливо сидел на родительских собраниях, иногда даже выступаль, дваглагольствую попоблемах педаготики.

«Как я есть трудящий элемент, — рассуждал он, обращаясь к учителям, — я хочу осветить вопрос с пролегарской точки... Дети, они кто? Они цветы нашей жизни и будущие помощники».

Воообще, в городе Никола пользовался репутацией человека степенного, положительного. Он числился работником одной из местных сапожных аргелей. (Считалось, что он модельный мастер, выполняющий заказы на дому.) Никаких заказов он, естественно, не выполнял. А в случаях надобности попросту закупал необходимое количество сапог на окрестных базарах. Артельное руководство было у него «на крючке»; рсгулярополучало взятки. Причитающуюся ему зарплату Никола отдавал начальнику цеха. Таким образом, никто в артели не чинки ему ни малейших помех. Что говорить, Бурундук умел находить с людьим общий язык!

Не обощел он вниманием также и городское начальство. Бургомистр (при немцах) и председатель исполкома (при советской власти) — все они щеголяли в подаренных им сапожках.

Спокойная эта, размеренная жизнь продолжалась довольото ве годы вовин и после, вплоть до 1947 года. И за это время Никола не сидел ни разу! Ловили его, конечно, частенько, но всегда в итоге выпускали. Тут ему крепко помогала Варька. Бывшая карманиица, она понимала, что к чему. Она знала толк в ремесле. У нее имелись специально припрятанные деньги (несколько десятков тысяч), которые она немеддень пускала в кол. как только узнавала об аресте мужа.

Явившись к потерпевшему (у которого, скажем, был похищен кошелся с тремя червонцами), она сразу же предлагала мур в качестве компенсации ялъться рублей. В том случае, если фрайер все же колебался, она без раздумий удванвала сумму. Перед этим устоять не мог никто! И в конце концов потерпевший отказывался от иска. Дело поташалось. Если же возникали препятствия со стороны следователей — Варька полкунала и их.

Однако все на свете имеет конец... Пришел конец и благополучию Бурундука. Как-то раз он заехал слишком далеко от дома; погорел, был взят с поличным. Тогда только что ввели новый указ; дела офорылялись быстро, судебные процедуры были предельно упрощены. И котда Варька разыскала наконец мужа — тот пребывал уже в эталной камере.

на в ука — 101 преоввал уже в этапком дамере.
— А все-таки я везучий, — бормочет он теперь, бережно складывая Варькино письмо. — Ведь если бы не было этой бабы, разве я смог бы столько гулять по свободе? Шесть лет, ты подумай. Шесть беспечальных лет! После этого и сидеть ве

обидно. Вроде как старые долги отдаешь!

Напротив меня, на противоположных нарах, помещается уркаган по кличке Солома — ценитель Есенина и «старый онанист», как он себя называет.

Он называет себя так неспроста. Это — онанист убежденний, опытный, профессиональный. Постель его занавешены одежалям, отгорожена ото всех прочих; там, в усдинении, в полумраке Солома предается своему греху. Предается упорно и вдокновенно. Занятие это в его точах обрегает сосбый смысл, становится как бы своеобразным искусством. Здесь ре-

шающую роль играет творческая фантазия.

Обычно, прежде чем начать действовать, Солома создает в мем образ не отвлеченный образ какой-нибудь женщины. Причем образ не отвлеченный, а вполне конкретный. Это может быть известная киноактриса или, например, авглийская королева, чей потрет он случайно вязел в жуонале.

Создав определенный образ, представив себе женщину во во плоги, он наслаждается есю, вытворяет с ней все, что хочет... А затем, пресытась, бросает, переключается на другую. В сущности, он владеет всеми красотками мира. И меняет их беспрерывню, с небрежной деткостью. Большего ловеласа и бабника еще не существовало! По сравнению е им Казанова — это мальчиция. жалкий имистант.

Иногда ему, впрочем, не хватает уточняющих деталей. (Он ведь реалист, Солома, он не любит абстракций и пренебретает могеонистскими везниями.) В таких случаях он — вы-

глянув из-за занавески — окликает меня:

— Эй, Чума! Помнишь ту актрисочку из иностранного фильма? Там еще есть сцена с автомобилями... Пикантная такая бабенка — помнишь?

Да не совсем, — отвечаю я, — какая актриса? Может

быть, Сара Бернар?

— Причем здесь Сара? — отмахивается он. — На кой мне это старье! Я уж и не помню, когда имел ее... Да и какие там автомобили? Нет, я о другой! Мы же с тобой о ней толковали недавно. Она вначале переодевается в мужской костюм, чтотов тараже педает: а потом повявляется в кабару...

 — А-а-а, так вот ты о ком, — соображаю я наконец. — Ты, наверно, имеешь в виду Франческу Гааль — из кинофильма «Петер».

Да, да, — воопушевляется Солома, — вот именно.

Франческа! Она на балу появляется — как?
— Ну. как положено. — пожимаю я плечами. — в

платье...
— Это ясно. Но — в каком платье? В белом?

Конечно, — говорю я, — в белом! Длинном, с эдакими оборками...

 — Ага, aга! — костистое, лошадиное лицо его морщится в улыбке. — Ну, порядок...

И деловито кивнув мне, он поспешно уползает в свою конуру.

По соседству с чим и также за занавеской живет грузинский князь, известный фальшивомонетчик Серега. Серега ищет уединения по причинам несколько иным, чем у Соломы... Тот — поэт, фантазер, этот же — человек сугубо деловой. Выдуманные образы его не удовлетворяют. Будучи лишенным женской любви, он утешается любовью му. Якукой.

Князь любит мальчиков; ой имеет целый гарем и беспрерывно пополняет свои кадры. Как только в зону прибывает новый этап, он сейчас же отправляется на разведку. Отыскнвает среди новичков таких, кто помоложе и посмазливей. И вербует их.

Ои не запутивает, не шантажирует, он именно вербует! Ублажает мальчиков, обхаивает их, делится с ними клебом и табачком. Потом предлагает — разумеется, тоже не бесплатно — исполнить мелкую лакейскую работу: почистить сапоти, прифать на нарах, постелнът ему, Серете, постель... На это, естественно, идет не каждый. Но тот, кто соглашается, р езультате неизбежно попадает за занавеску! Из Серегинова допозва мальчики выходят полностью прирученными и преобразившимися. Меняются они с поразительной быстротой; становятся кокетливыми и плаксивыми, начинают любить украшения... Их нарекают какими-инбурь женскими именами, и существуют они в дальнейшем уже в качестве лагерных левок.

Таких вот Катек и Олек в бараке нашем немало, что-то около пятнадцати человек. Все они кормятся возле блатных и потому обслуживают их всемы старателью. Помимо прямого своего назначения они имеют также и другие обязанности: выполняют всевозможные поручения, ведают хозяйством, служат на побегушках.

Положение их в лагерном обществе — самое низкое. Они и ютятся не вместе со всеми, а внизу под нарами. Шуршат там, возятся, переругиваются визгливо. Оттуда, из-под нар, их и вызывают в случае надобности.

вызывамт в случае надооности.

Однако по сравнению с простыми серыми работягами живут они сытно и выглядят нарядно; блатные с охотой приодевают их, одаривают тряпками.

Особенно много подарков перепадает им порою от Левки Жида и Ваньки Жида — от двух самых лучших наших картежников.

С Левкой Жидом — виртуозным карманником и неутомным трепачом — я уже познакомил вас раньше. Партнер его, Ванька, нисколько с им не схож. Прежде всего потому, что он, несмотря на кличку, вовсе не сврей. Это простой рязанский парень — широколицый, курносый, с копною белесых, соломенных кудрей. Да и профессия у него соответствующая: он — сельский налетчик, лесной бандит. Как и почему доста-

мась сму кличка Жид, неизвестно. Но никаких комплексов в связи сэтим унего нег; он коотно откликается на странное это прозвище, ничуть не возражает против него. В блатном мире антиссмитизма ведь не существует! По воровскому кодексу бее входящие в кодлу равны между собой. (Можно представить, как этот Ванька был бы поражен и озадачен, если бы ом сидажды перскочевал вместе со свеей кличкой из воровской среды в другую, например в общество частных мещан и благопристойных интеллинетного.

Рязанский этот парень, хоть и простоват с виду, славится, тем не мене, как тонкий и проиндательный ирком. И столь же тем не мене, как тонкий и проиндательный ирком. И столь же умелым каргежником является Левка Жид, Ребята эти спемьсо лижно. Противостоять им потит и невозможно. И неред-ко бывает так, что половина барака — после почной игры — оказывается к туто увадетой, спилт в бесязятьем вике.

Проигранные тряпки пестрой грудой возвышаются на нарах, а два Жида торжествуют победу. При этом Ванька обычно помалкивает, ухмыляется добродушно. Левка же, наоборот, резвится, еричиет, трещит без умолку.

— Эй, Катька! — зовет он, стуча по нарам каблуком. — А ну, вылазь! Встань передо мной, как лист перед травой!

Катька вылазит сразу же. Брови у нее выщипаны, глаза подведены, намазанные красным губы сложены в угодливую ульбочку. Всем своим видом она выражает готовность и беспредельную поеданность.

Склонившись к ней, Левка игриво щиплет ее за щечку, а потом говорит, широким щедрым жестом указывая на груду вешей:

 Ну, дура! Выбирай! Что понравится — то твое. И не стесняйся, бери смелее. Сегодня Левка добрый! Левка гуляет!

Иногда — от нечего делать, в часы затишья — Левка и Ванька сражаются друг с другом. Хотя они и друзья, и все имущество у них общее, играют они все же с азартом, по-настоящему. Играют на интерес!

Зрелище это заизтное, на него стоит посмотреть! Равные по силам, оны к тому же ще отлично закот друг друга, видат насквозь, понимают с полуслова. Все приемы и хитрости одного изучены другим доскомально! Игра поэтому идис крайче напряженная, острая. И завершается иногда ожесточенными стичками.

Я описываю здесь один день — один из многих проведенных мною на «Мертвой дороге». Утро, полдень и вечер уже

прошли, миновали. Над лагерем простерлась ночь... И вот как эта ночь кончается.

Затеяв между собой игру, друзья в результате начинают спорить — накаляются, переходят на колкости. А перед утром межлу ними вспыхивает ссора.

Разъярившись, они состакивают с нар, что-то кричат друг другу, будят весь барак. Собенно неистовствует Левка: он нанюжался коканну и не помнит себя. Он весь дертается, дрожит, бразъет слюною. Лица его перекошено алобой, Добродушный Ванька на этот раз тоже возбужден чрезмерно. До такого состояния иткоми еще не поколима.

- Значит, я что же, заметываю, да? вопит Левка. Ты можещь это точно доказать?
- Точно не могу, огрызается его партнер, но чувствую... Ты на все способен.
  - Так ты, стало быть, не веришь мне?
  - Нет.
- Ну, тогда кончики! Ты мне больше не друг, понятно?
   Ну и дално. отвечает Ванька. И о чем разговор?

Как сбежались — так и разбежимся...
А потом они начинают делить все имеющееся в их распоряжении имущество. Процерура эта затятивается надолго. Вешей много. и пологовых разпелить их никах не удается

щей много, но поровну разделить их никак не удается. Озадаченные, стоят они, разглядывая три пары сапог... Как быть? Внезапно Ваньку осеняет дельная мысль:

- Давай так сделаем, говорит он. Каждый возьмет себе по паре, а оставшуюся раздробим. Один левый сапог тебе, другой правый мне.
  - А на кой хрен он мне один? резонно вопрошает Левка.
  - Чтоб было все поровну, кривится в усмешке Иван. Ты что же думаешь, я тебе свой отдам?
  - Да не нужно мне твое, отмахивается тот. Но и своего я тоже не уступлю.
    - Ну, значит, так и следаем.
    - Но почему мне именно левый?
    - Черт с тобой, бери правый.
    - Ладно. Хотя нет, погоди. У правого голенище потерто.
  - Ну, тогда давай так: мне оба голенища, а тебе головки... Идет?
    - Идет!

— Вот и порядок, — говорит Иван, — давай, руби!

Левка извлекает из тайника топор. Пробует ногтем острие. И потом, хрипя и шумно выхаркивая воздук, рассекает сапоги напополам.

— Эх, — кричит он, — раз уж все поровну, — давай и

остальное... в лапшу... Делить, так делить!

И он начинает рубить все подряд — пиджаки, рубашки, влащи. Он в трансе, в истерике. Остановить его уже невозможно. Ванька пробует вмешаться, но тут же отпатывается, Фтступает, хоронясь от яростного Девкиного топора.

Весь барак, пробудясь, молча следит за безумной этой работой. И облегченно вздыхает, когда Левка наконец затихает и уходит в ночь. Он уходит, пошатываясь, путаясь ногами в тояпье, волюча за собою топор, перевитый цветными лоскить-

TMW.

Спустя недолгое время он снова появляется на пороге. Глаза бледны, расширены и недвижимы.

Он с грохотом швыряет на пол топор. И все мы видим теперь на блещущем лезвии пятна темной, запекшейся крови.

— Ребята, — вздрагивающим голосом говорит Левка. — Я сейчас завалил одного — ссученного... Прямо в ихнем бараке, на виду у всех... Дайте-ка покурить, ребята!

— Зачем же ты так — на виду? — строго спрашивает Солома, выглядывая из своего укрытия и протягивая Левке зажженную папиросу. — Нечисто работаецив, дружок.

— Не знаю, — говорит Левка устало. — Ничего не знаю. И ом проводит по лбу ладонью. — Голова болит...

49

# «НАСЛЕДНИК ИЗ КАЛЬКУТТЫ»

Левку Жида взяли этой же ночью.

Ворвавшиеся в барак надзиратели скрутили его и затем, заковав в наручники, отвели в карцер.

Уходя, Левка на миг задержался в дверях. Оглядел барак, обвел нас помраченным взором. Потом прощальным жестом поднял скованные руки. И исчез в редеющей тьме.

Час был уже поздний, предзаревой. Сквозь приоткрытую дверь тянуло острым, молодым морозцем. Близился новый день. Опнако Левка по него не ложил.

Утром при раздаче завтрака дневальный карцера заглянул в Левкину камеру — и обнаружил там окровавленный, еще теплый туп.

Что там в точности произошло — осталось невыясненным. Известно было лишь одно: расправились с ним свирело, с какой-то бессмысленной жестокостью. Левка Жид был весь искромсан, глаза его вытекли, лицо превращено было в кровавое месиво, грудь и живот носили следы многочисленных ранений. Все эти сведения я получил от Левицкого; по его словам, удары были нанесены не режущим оружием, а колющим. Такие точно следы оставляет «пиковина».

Я сразу заполозрил в убийстве Гусс: ведь именно с этим оружием ходил он обычно. И только он мог проникнуть снаружи в карцер: предводитель местной сучии, он пользовалися довернем охраны, находился в тесном контакте с ней. Его вкогодика и ускали беспрепятственно. А вскоре догадка моя подтвердилась. Гуса, как оказалось, видели в это самое утро води кареда. Окруженный своими друзьями, он сидел на корточках — сгребал с травы свежий, только что выпавший снежок и оттирал им ладони и что-то бормотад, криязсь...

Да, это была личность страшная! Я испугался теперь понастоящему. Мне окончательно стало ясно: вдвоем нам не ужиться на этом свете. И единственный выход из создавшегося положения — как можно скорее превращаться из зайца в охотника.

С этих пор я стал настойчиво преследовать Гуся, караулить его, ловить (так же, впрочем, как и он меня!). Взаимная эта охота продолжалась довольно долго.

Был случай, когда Гусь подстерет меня снова (перед вечеров возе бани), и спасся я чудом, по чистой случайности. Выручил меня внезанно пришедший этап. Заключенных по-гнали с дороги мыться, и Гусь, завидев приближающуюся тол-пу, вынужден был регироваться.

Было также два случая, когда я сам его подлавливал — и вроде бы подлавливал удачно. Но всякий раз он выворачивался, подлец, спасался, уходил от ножа.

Последний раз я, правда, зацепил его, добавил к многочисленным его шрамам еще один — и тоже на лице. Однако утешением это было слабым. Шрам лишь украсил моего врага!

И все же он в конце концов проиграл...

К сожалению, погиб он не от моей руки. Другие люди — не я — исполнили праведное это дело. Другим — не мне — довелось испытать чувство свершеной, торжествующей мести. И что, пожалуй, самое любопытное: люди эти никак не участвовали в сучьей войне, не ввязывались в наши дела; они вообще вс имели к блатным никакого отношеных.

С политзаключенными я раньше почти совсем не общался и как-то мало обращал на них внимания. В моих глазах они

сливались с общей арестантской массой; их жизнь шла мимо меня, находилась за краем моих интересов.

Так было на Украине, и на Колыме, и во время всех монх этапов. Поначалу так было и на пятьсот третьей стройке.

Но потом я начал сближаться с политическими, стал приглядываться к некоторым — выделять их из общей массы.

Масса эта помаленьку преображалась в моих глазах, принимала конкретные черты; что-то явственно менялось в окружающем меня мире... А может быть, это я сам менялся?

Да, конечно, я менялся — становился все более вэрослым, обретал другое эрение.

Тата к сервезному творчеству неуклонно росла во мне, перепольяла душу до краев. И новое это наполнение уже никак не сочеталось с привычными понятиями, со старым образом жизни. Уголовный мир все ощутимее сковывал меня, стсенял, тяготил... С некоторых пор а начал испытывать потребность в общейни с иною, более разнообразной и, главное, мыслящей средой. Мне нужны были люди, сведущие в литературе и искусстве, — такие, с которыми я мог бы не только поделиться сомими длежин, но и кое-что почерпнуть взамен. Я искал толковых собессников, советчиков, знатоков. И вскоре нашел таковых, Нашел соени политаяльноченым.

Одним из них был Роберт Штильмарк. Сейчас это — весьма известный советский беллетрист. Перу его принадлежне несколько произведений, среди которых самым крупным, впоследствии неоднократно переиздававшимся, является роман «Наследник из Калькутты».

Роман этот он написал, пребывая в заключении на пятьсот третьей стройке. Произошло это, в сущности, на моих глазак. И вот при каких обстоятельствах.

. . .

Вскоре после того, как Роберт Штильмарк прибыл на стройку, его вызвали в штабной барак к старшему нарядчику Василевскому.

Нарадчик этот, человек немолодой уже, грузный, с широким крестьянским лицом и белесьми, шмыгающими глазами,

кам врествянским лицом и ослесмян, шивы аксидими глазами, спросил, разглядывая лежащий перед ним на столе формуляр: — Вот тут написано, что ты по профессии — литератор.

Это верно?

В общем, да, — ответил Роберт.

— Что значит — в общем? Ты толком говори. Ты — литератор?

— Понимаете, — начал объяснять Роберт, — я когда-то заведовал литературной частью в театре... Так что правиль-

ней было бы — литработник. В досье указано не совсем точно. Хотя в принципе...

- Но ты в этом деле-то, перебил его нарядчик, в этом деле-то коть разбираещься?
  - В каком деле?
  - Ну, в литературном.
  - Разбираюсь, конечно.
- Ara, покивал Василевский задумчиво, так, так,

Он сидел, развалясь и насупясь, прикусив зубом папиросу, положив на стол кулаки. Какая-то мысль одолевала его... Потом, тяжело шевельнувшись, он спросил, остро поглядывая на собеседника:

 — А смог ли бы ты написать что-нибудь? Взять вот — и написать, а?

Смотря что, — поднял плечи Штильмарк.

 Ну, к примеру, роман, — медленно, осторожно сказал Василевский; слово эромань он выговорил по-торемному — с ударением на первом слоге. — Смог бы, а? Скажи! Только не житри, не валяй ваньку. Учти! — Он поднял палец с толстым коричневым ногтем. — Со мной китрить не надо.

 Да зачем это вам? — изумленно и растерянно спросил тогда Штильмарк. — Какой вам прок от того, могу я или нет?

— Эх, ты, лопух. Своей пользы не понимаешь, — Василевский привстал, наморщась. Мокрые, соблупенные губа вытинулись. — Да вель села роман получится, его ведь можно и в Гулаг послать, в министерство. Или, скажем, самому Лаврентию Павловичу... Глядишь, он и освободит за это, помилует... Чем черт не шутит!

И, выйдя из-за стола, он шагнул к Штильмарку — дохнул

ему в лицо:

— Давай попробуем. На пару... а? Я тебе создам условия, а ты напишешь. Но учти. Наши имена должны быть рядом! Я тоже иду в долю. Согласен?

 Но почему вы думаете, что за это нас непременно освободят? — усомнился Штильмарк. — Насколько я знаю, литераторов в наше время не милуют. Их, наоборот, истребляют.

- Так это их за политику, отмахнулся нарядчик, пущай не лезут не в свое дело! И нам это тоже ни к чему... Зачем нам политика? Можно ведь и о другом...
  - О чем же?
- Ну, вообще. О жизни... И лучше всего не о нынешней, не о нашей. Ну ее к бесу, эту жизнь. Самое разлюбезное дело - старина. Взять, к примеру, что-нибудь эдакое морское, заграничное... Да вот, посмотри: у меня тут все, что надо!

Василевский разжал потный кулак и протянул Штильмарку смятую, замусоленную бумажку.

Очевидно, он уже давно таскал ее с собой: бумажка сильно поистерлась, чернильные каракули, испещряющие ее, расплылись и спутались. И пахли потом. Все же Штильмарк, вглядевшись, разобрал некоторые фразы.

Суда по ими, нарядчик подготовил целый сожет. Тут быля все атрыбуты традиционной пираткой романтики: сокровища, и штормы, и необитаемые острова; абордажные с кватки и ночные пожарища. Имелеся также похищенный маденец знатного рода. А увенчивал весь этот набор — ручной африканский леж.

- Ты понял? склонившись к Штильмарку, гудел нарядчик, — понял? Тут у меня все! Тебе ничего и выдумывать не надо. Садись и шуруй.
- Откуда вы все это взяли? подивился Роберт, возвращая заказчику бумажку.

— Из литературы, — ответил тот важно. — Я ведь третий срок сижу... Дай Бог всякому!

И тотчас же Роберт понял, о какой литературе идет речь; ов знал, как делаются тюремные романы. Опытный рассказчик, он сам когда-то развлежа в своей камере шпану, создавал чудовищные смеси из Стивенсона и Габорио, Хагтарда и Буссенара. Это все со знал отлично! Но никору месны рецепту.

Из задумчивости его вывел голос Василевского:

 Ну, так что? Решай! Или — или. Или будешь в тепле сидеть, в зоне, перышком корябать, или — пойдешь на обшие...

Штильмарк задумался, косясь на тусклое, обметанное стужей окно, и согласился. Идти на мороз, на общие работы не котелось, было страшно. Да в вообще, — подумал он, — глупо отказываться. Судьба послала мне тщеславного идиота этим надю воспользоваться! Хочет, чтоб я корябал перышком — что ж, покорябаю.

Корябал он долго: года два, не менее того. Сначала он попросту вольнил — тянул время (арсстанту ведь некуда спешиты!) Затем незаметно увлекся работой, почувствовал вкус к ней, записал всерьез.

Предложенный Василевским сюжет постепенно выстроился, обрел определенные очертания. Роберт добросовестно вогжал в роман все те детали, на которых настаивал нарядчик. С одним он только не смог управиться — с ручным львом.

- Послушайте, не раз говорил он нарядчику, ну, зачем он вам, этот лев? На кой черт он сдался? Давайте уберем его, вымараем.
- Ты льва не трожь, хмурился Василевский, раз я сказал — пусть будет... Мне этот зверь, может, дороже всего!
  - Но куда я его дену?
- Придумай! На то ты и есть писатель. Неужто во всем романе не найдется ему места!
- Но где, где это место? горячился Штильмарк, я ведь пишу не о джунглях. Действие развивается в основном в Испании и на территории Соединенного Королевства. Ну, и еще на кораблях корсаров. Что там делать этому дурацкому двву?

После долгой и нудной борьбы нарядчику все же пришлось уступить. Льва убрали — и заменили его гигантской, небывалых размеров собакой. Этот пес явился неким компромиссом, примирившим наших «соавторов».

Вот так он и рождался, роман «Наследник из Калькутты». Когда рукопись была закончена, се тщательно перебелили два опытных каллиграфиста — бывшие армейские писаря. Лагерные художники сделали карандашные портреты «соавторов». Затем роман был отдан начальству — и пощел по инстанциям.

Теперь оставалось только ждать... Гле-то в глубине-души роберт сознавал, что надеяться, в сущности, не на что; не такое это было сочинение, чтобы за него могли освободиты! Да в вообще, подобные чудеса в датерях не случаются. Однако мыслями свомим оне «соватором» не делигая. Разочаровывать нарядчика было ему невыгодно; он ведь жил теперь неплохо, числилса во внутрилатерной обслуге. И так, в тепле, надеялся высидеть весь срок.

Но вскоре обстоятельства изменились. Штильмарк стал замечать какую-то странную перемену в Василевском. Скаждым днем тот становился все более замкутым, отчужденным, недружелюбным. Нарядчик начал как бы сторониться приятеля, избегать его. А потом произошел случай, заставивший Роберта призагуматься всерьез и о многом.

Как-то ночью он отправился к друзьям, в соседний барак. Постель свою (спал он вышу, в тени, возле печки) Роберт притоговил так, чтобы при взгляде на нее казалось, будто там лежит человек, укрывшийся с головою. Ое члелал это на случай ночного обхода для обмана надвирателем. Но обманулись— «Ак възгандось— не только олин назвачителя».

Вернувшись перед самой зарею, Штильмарк увидел, что постель его разворочена, растерзана; одеяло проколого в нескольких местах, а тугая, набитая опилками подушка разрублена топором пополам.

Кто-то ночью покушался на него, хотел прикончить его сонного. Это было непоизтно и странно. Человек мягкий, по-клаществи, Штильмарк общался в основном с такими же, как и сам он, — неисправимыми интеллигентами (по-лагерному их зовут Укропами Помидоровичами). Ореди людей этого круга подобные приемы были не в ходу; даже те, немногие, с кем он в ражуровал и не ладил, они в рад ил пошли бы на такое дело! Нет, — резонно рассудил он, — здесь замешаны иното сотта люзи.

Роберт уже видел, и не раз, как уголовники расправляются друг с другом; знал он, конечно, и о сучьей войне, о жесточайшей поножовщине, ожатившей преступный мир. Однако с
миром этим он никак не был связан. Там у него не было ни
друзей, ни врагов. За что теперь хотели его убить? И кто,
конкретно. быль в этом заинтересован?

Кому он перешел дорогу — тихий интеллигент, безобидный сочинитель романа «Наследник из Калькутты»? Пожалуй, одному только человеку: своему химерическому соавтопу...

Подумав об этом, Штильмарк вдруг понял и причины тех перемен, которые произошли в их отношениях.

Нарядчику необходима была книга, и он добился этого, получил ее! Он вовсе не был таким идиотом, каким казался ввачале. Он нействовал расчетливо и китро! Пока Роберт писал, он был нужен, теперь же он только мешал. Мало того, стал опасен. Совяторство превращалось отныме в оперничество. Правда о том, как создавался роман, могла в любой момент всплыть наружу. А этого Василеский допустить не мо!

Единственным надежным способом избавиться от соперника, было убийство. Так, собственно, и попытался сделать Васклевский, но, конечно, — не сам, не своими ружами. Он использовал кого-то из уголовников, нашел настоящих, профессиональных убийи.

Сыскать здесь профессионалов не составляло труда. Многолствяя зростная резня продвила их во множестее, а сместудция, сязаянная с борьбой группировых, открывала широкие возможности для различных комбинаций. Никогда не вникавший в блатные дела, Штильмук теперь заинтересовался ими. И это обстоятельство привело его в результате ко мне. В сущности, мы оба со Штильмарком как бы шли навстречу друг другу; двигались ощушью, медленно, словно во тьме. И встретились, наконец, столкнулись. И эта наша встреча была знаменательной для обоих.

В особенности, пожалуй, - для меня!

Книжник, эрудит, знаток и ценитель поэзии, Роберт был первым человеком, отнесшимся к моим стихам профессионально и давшим мне деловые, толковые советы. В этом смысле пользу он мяе принес неоценимую.

Хотя, конечно, я тоже оказался ему полезен!

В «сучьей войне» (как и во всякой настоящей войне) враждующие сторны ин только сражались, но еще и активно следили друг за другом. В нашем лагере слежка за врагом была валажена неплохо; мы имели среди сучни надежную тайную атектуру. Этим я и воспользовался.

В том бараке, где размешался Сусь, жили также и простые работять. Один из таких вот работят (бывший солдат, фронто-вик, побывавший некогда в Бухенвальде) всей душой ненавидел сучню, находя в ней сходство с немецкими лагеримим «капо»; они ведь тохе вербовались в основном из уголовников! От этих «капо» он в свое время натерпеся немало. И вообще, опатных, перешедших на сторону охраны, сотрудимиавших с властями, он считал самой мерзкой, пизменной категорией. К нам, к «законникам», он также не испытывал особой нежности. Но все же выделял нас, ценил — по его словам — «за чистый стиль». И, поддерживая нас в междоусобной борьбе, нередко казывал нам ценные услуги.

Вот к нему-го я и обратился за помощью; поручил ему выяснять все подробности, связанные с ночным покушением в итээровском баракс... И уже на следующий день сталь о известно, что на то дело ходили два парня — Носорог и Брюнет. Причем в их компании незадолго до того побывал Василевский.

Итак, все, наконец, прояснилось; опасения Штильмарка подтвердились полностью!

 Что ж теперь делать? — спросил удрученно Роберт. — Василевский не даст мне покоя, это ясно! Если уж он решил от меня избавиться...

— Так надо его опередить, — сказал я, — надо постараться избавиться от него самого. Это дело несложное. Но сначала припутнем его, посмотрим, что получится.

И тут же я начал действовать. Призвал молодую шпану

И тут же я начал действовать. Призвал молодую шпану (на пятьсот третьей стройке я имел уже видное положение; ходил в «авторитетных»), отобрал таких, кто посмекалистей, и потолковал с ними кое о чем...

И однажды Василевский, воротясь к себе поздней ночью (он жил в небольшой дощатой пристройке возле штабного барака), увидел записку, приколотую ножом к изголовью его постели.

В записке значилось: «Негодяй! Все, что ты загеваешь, известно. Не мельтеши, сиди тико и не гротай приличимы людей. Если что-нибудь с кем-нибудь случится по твоей вине, запомни: то же самое будет и с тобой. Ты и так уже живешь лишнее. Пощады не жди. И это тебе — первое и последнее прелупреждение!»

Угроза подействовала. Нарядчик понял, что у соавтора его имеются покровители. Испугался и присмирел. Покушения больше не повторялись. Отныне Штильмарк мог жить спо койно.

Мы виделись с Робертом часто и подолгу. Он не только беседовал со мной о литературе, но еще и снабжал меня ценными книгами. (Политические ухитрялись иногда доставать их с воли.)

Среди книг, полученных мною от Штильмарка, была одна, чрезвычайно заинтересовавшая меня и впоследствии сослужившая мне добрую службу. Называлась она «Оформление и производство газеты».

Вручая мне ее, Роберт сказал, морща в улыбке сухие, запавшие щеки:

- Прочти со вниманием. И запомни. Тут для тебя много полезного. Выйдешь на волю, это все пригодится. И как еще пригодится!
- Ты думаешь? усомнился я, не знаю, не знаю...
   При моей безумной жизни...
- Безумная твоя жизнь на исходе. Пойми, чудак: ты поэт. Человек творческий. И уже созрел для дела. С блатными тебе теперь не по пути.
- тебе теперь не по пути.

   Куда ж я от них денусь? пробормотал я со вздохом. —
  И рад бы отойти да не могу. Сам знаешь: у нас война...
- Так ведь война за решеткой, возразил он, а я говорю о воле.
  - Ну, до этого еще надо дожить!
  - Постарайся, сказал он веско.
- Ладно, усмехнулся я. И, раскрыв книгу, затрещал страницами. Значит, говоришь, пригодится?...
- Несомненно! Редакционной работы тебе на свободе не миновать. Журналистика — обычный путь в литературу. А здесь в этой книге содержится все необходимое для професси-

онального газетчика. Образцы типографских шрифтов, корректурные знаки, журналистская терминология, словом, все... Читай, учись! Постигай квалификацию загодя!

50

### БРЕМЯ СЛАВЫ

Соприкоснувшись с политзаключенными, войдя в среду, окружавшую Штильмарка, я познакомился с многими интересными дюльми.

Помимо Роберта, был среди политических еще один, близкий к литературе человек. Сергей Иванович, профессиональный переводчик, работавший некогда в Госиздате. Имелся в этом же кругу некий искусствовел, бывший профессор Казанского университета, много и увлекательно рассказывавший о путях поссийского ренессанса: о творчестве Лионисия. Рублева и Феофана Грека. Был старый сибарит и эстет, знаток французской поэзии князь Оболенский (представитель особой, опальной ветви многочисленного этого рода. Предков его. декабристов и масонов, в девятнадцатом веке обильно ссылали в Сибирь. Советская власть как бы продолжила и завершила это лело, и так как ссылать князей пальше уже было некуда, - их попросту упрятали теперь за решетку). Был также и дагерный врач Константин Левицкий, тот самый, который давно уже благоволил ко мне и, вообще, с явной симпатией относился к блатным.

С этим Левицким я сблизился, пожалуй, прочнее всего. Он не только одаривал мена беседами, а собеседник он был блестящий, но еще и помогал мне, освобождал от работы. Был лаже случай, когла он спас меня от внутоилагеоной гюрьмы.

Угодил з туда случайно и как-то, в общем, нелепо. Виною вему была возросшая мов популярность среди местных блатных. Популярности этой в немалой степени способствовалить нь постнях мои и песны Они постепенно накомплиясь во множестве 
и разошлись широко. Урки лобили их, знали, распевали повесноту. Знало их лагерное вачальство, 1, по сути дела, именно здесь — на пятьсот третьей стройке — я впервые обред 
признание как поэт.

И тогда же уяснил я себе ту простую истину, что всякое возвышение имеет свою оборотную сторону.

В глазах чекистов я был не просто лагерным стихотворцем, нет; они видели во мне блатного идеолога, своеобразного вдохновителя уголовников. Идейного их лядера. Я представлядся им фигурой значительной и опасной, гораздо более опасной, вадо признаться, чем это было в действительности! И чем заметнее становились мои творческие успехи, тем подозрительное относилось ко мне начальство...

Я постоянно ощущал на собе неусыпное и пристальное его внимание. За мной следили с усердием и пользовались любым предлогом для того, чтобы изолировать меня, — припутнуть, покарать... В сущности, я нес теперь ответственность за любой общественный инициент, ушмок, происшествие. И расплачивался не только за свои собственные сочинения, но также и за чужие.

Есть известная песня революционной поры, которая была когда-то распространена среди питерских анархистов и матросской вольницы. Начиналась она такими строками:

Долой марксизм, долой республику советскую, Долой ячейку ВКП большевиков. Мы все надеемся на силу молодецую, На крепость наших песен и итыков. Долой, долой!— кричат леса и степи, Долой, долой!— гремит морской прибой. Мы разломаем коммунизма цепи И это будет наш последний бой.

Вот эти строки кто-то, резвясь, начертал углем на белой, беленой печи — в самом центре нашего барака. Надпись поввилась перед ужином. А немного позже, во время вечерней поверки, разразился скандал.

Вошедший в барак надзиратель глянул мельком на злополучную эту печку, вздрогнул и остолбенел.

— Это кто ж тут поэт? — проговорил он сдавленным голосом.

Ответом ему было молчание.

- Кто поэт? рявкнул он, багровея, наливаясь темной краской.
- Все тут поэты, лениво отозвался из-за занавески Солома.

Ага. Все, говоришь? Ладно...

Надзиратель умолк, постоял так с минуту. Потом, оглядев нас исподлобья, крикнул зычно:

Дневальный!

Тотчас же к нему подскочил дневальный барака, шустрый низенький старичок.

- Слушаюсь! Он потянулся к надписи. Стереть?
- Нет, наоборот, сказал надзиратель строго. Пусть останется!

Слушаюсь.

 Стой здесь, пока меня не будет, и смотри, чтоб никто не посмел пальцем тронуть!

— Ну, а если?.. А вдруг? — затрепетал старичок, — разве ж я совладаю?

Тогда сам ответишь за все. Ты меня понял?

— Я вас понял, — изогнулся дневальный, — слушаюсь. Булу стараться.

Ну вот... Да ты не беспокойся, я быстро обернусь!

Четверть часа спустя надзиратель уже входил в барак в сопровождении начальника режима, старшего надзирателя и кума.

Кума, очевидно, вызвали прямо из-за стола. Он что-то еще жевал, причмокивал, отдувался. Лицо его лоснилось, ворот кителя был расстегнут, шинель небрежно наброшена на плечи.

— Так, — сказал он, внимательно прочитав начертанные на печке строки. — Та-а-ак... — Он резко повернулся к надзирателю. — Значит, они. говоришь, все тут поэты?

— Кто их знает? — пожал плечами надзиратель, — не разберешь..

— Ничего, — усмехнулся опер, — разберем! Не так все это сложно... И кто здесь поэт, — мы знаем. Отлично знаем. Знаем давно.

Он утер губы ребром ладони. Медленно застегнул китель. Затем позвал — негромко, но отчетливо:

— Эй, Чума! Ты где там хоронишься? Или хочешь в прятки со мной играть? Теперь поздно... Вылазь давай, иди сюда. Ну! Живо!

Когда меня уводили, я уловил за своей спиною сиплова-

тый, приглушенный голос начальника режима:

Надо будет составить протокол. Тут же явная агитация... Вот он, оказывается, какие стишки пишет!

— Да это вовсе не мои стишки, — обернулся я. — Кого котите, спросите...

– Йди, иди! — толкнул меня в спину опер. — Помалкивай пока. Придет время — спросим. Сами спросим. Спросим с тебя за все!

Мне дали десять суток строгого карцера. И в тот же вечер я был водворен в одиночную камеру. Строгий карцерный режим

— нешуточное дело! Я давно уже испытал это на себе, на собственной шкуре. За подпо силтання по торымам и лагерям я перевидел немалю всяческих одиночек — замерзал, валялся на хополном цементном полу, получал один раз в сутки втрафичую трехсоттраммовую пайку хлеба и кружку воды (горачую пини) при стротом режиме дазог, как правило, через два дяз на третяй). И теперь меня опять ожидало все это... Но самым удружающим было то обстоятельство, что наказание мое, как я понимал, не последнее; начальство не ограничится одним лиць карцером, оби постарается намогать мне новый дополнительный срок, привлечь меня к ответственности за внутрилагериую атитацию;

И если бы Левицкий вовремя не пришел ко мне на по-

мощь, так бы все, без сомнения, и произошло!

Он появился в карцере спустя четыре дня после моего заточения, У заключенного в соседей камере случился зиписятический припадок; охране пришлось спешно вызывать врача. Я усльшал смутный шум в коридоре, приник ухом к дерог различить выкосмий, резкий, характерный голос Левицкого (он что-то приказывал санитарам, распекал их, шпынал). Сейчас же я начал стучать, вызывать дежурного и, когда он авглянул ко мне, — потребовал помощи, заявил, что я тоже болен... Уамиле меня, Девицкий ничем не выказал своего уцивле-

вия; он лишь усмехнулся, поигрывая бровью. Затем деловито в быстро обследовал меня, выслушал, измерил температуру, И сообщил надвирателю, что здесь — по его мнению — случай чрезвычайно серьезный.

— Боюсь, что заболевание остроинфекционное, — сказал он, тщательно протирая руки марлей, смоченной эфиром. — Есть подозрение на сыпной тиф... Это, конечно, еще требует проверки. Но все же симптомы угрожающие.

Вот так, с диагнозом «сыпной тиф» я и попал к Левицкому в больницу.

51

# СВИРЕПАЯ ТОСКА ПЕРЕД РАССВЕТОМ

По распоряжению врача меня поместили отдельно от прочих больных — в крошечной комнате, расположенной в конце барака, возле кладовой.

В кладовке этой орудовала Валька, больничная касте лянша, разбитная, смешливая, с круглым, в ямочках, ли-

цом и острой грудью, туго и плотно лежащей в вырезе платьипа.

Застилая свежими простынями мою постель, она наклонилась низко. И я невольно напрягся, общаривая глазами ее грудь. Заметив это, Валька сказала тягуче:

Не пялься... Ослепнешь.

Я отвернулся, закуривая. И почувствовал на щеке теплое прикосновение ее ладони:

- Ну, что ты? Ну, что? проговорила она мягко, не волнуйся...
  - А я вовсе и не волнуюсь, пробормотал я.

Нет? — пришурилась она.

- Ох. беда мне с вами. дениво усмехнулась тогда Валька. — Вечно одно и то же... Хотя, впрочем, что ж. Дело житейckoe
- Затем, постлав постель, она распрямилась. Осмотрела комнату - поджала губы:

— А вы с Костей, видать, ба-а-альшие друзья.

— С чего ты это взяла?

- Ну, как же! Он еще никому таких условий не предоставлял. Отдельная палата, то да се.

 Так ведь, дура, я — остроинфекционный.
 Ну, это ты другим рассказывай, — небрежно отмахнулась Валька. — Костя мне все объяснил.

И опять она легонько провела ладонью по моей шеке. Ложись, миленький, Если что будет нужно, — я здесь.

рядом... Приду. Даже ночью? — спросил я, жуя папиросу, жмуря глаза.

от лыма.

 Смотря для чего... — Она медленно повела плечом. Как — для чего? — сказал я медленно. — Для дела.

 Ладно, спи, — она шагнула к дверям. — Там видно будет.

Поздней ночью (я уже начинал засыпать помаленьку) дверь скрипнула тихонько... И тотчас же - словно порывом ветра - сдунуло с ресниц моих сон.

Валька! - подумал я, садясь на постели и жадно, пристально всматриваясь в темноту.

Щелкнул выключатель. И я увидел сухую стройную фигуру Константина Левицкого.

 Я тебя разбудил? — спросил он, усаживаясь на край постепи

— Да нет. — Разочарованный, я опустился на подушку. — В общем, нет... А что такое?

— Просто решил посидеть, покалякать. — Он зевнул, стукнув зубами. Крепко огладил пятерней лицо. — Устал, понимаешь. А вот, ие спитка. И вообще, госка... Это самое проклятое время — перед рассветом! Буддийские монахи называли его час быка» — время, когда на земле безраздельно властвуют силы дла и демоны мрака.

 Вот странно, — отозвался я, — судя по литературе, самая роковая пора — это полночь. У Дюма, например, полночь — час убийц. То же и у Конан Дойля, и у других. Да и

мне самому так казалось...

— Ну, для убийц, может быть, это подходит, — сказал. Девицкий, — не знаю. Тебе видней... Но здесь, понимаешь ли, речь видет о другом. Не об уголовщине и вообще не о реальных вешах, а скорее — о мистических. О вещах, связанных с гол бинным, подсознательным восприятием мира. Ночная тьма на человека действует утнетающе... И самые тяжкие, томительные часы — не в середине ночи, а на спаде ес. Это сще знали древние римляне. У них по этому поводу имеется отличное высказывание. Вот, послушай.

И строго подняв кверху палец, он произнес — протяжно и певуче:

Долор игнис анте люцем... Свирепая тоска перед рас-

 Свирепая тоска перед рассветом, — повторил я шепотом. — Послушай, это ж ведь готовая строка!

Что? — попался он ко мне.

Стихотворная строчка, говорю. Чистый ямб.

— Дарю эту строчку тебе, — сказал он учтиво. — Может, вставишь ее куда-нибудь... А лучше всего — сочини на эту тему специальное стихотворение или песню, неважно, у тебя получится. Главное в том, что демоны властвуют перед самой зарею, понимаешь? Их власть не беспредельна. Рано или поздно мрак окончится, сменится светом. И чем свиренее предрассветная тоска, — тем билже освобождение...

Ну, брат, это уже из другой области.
 проговорил я.

это какая-то политика.

— А ты, что же, чураешься политики, боишься? — медленно спросил Левицкий.

Да нет. — Я пожал плечами. — Чего мне бояться? Про-

сто я как-то всегда был от нее в стороне...

— Это тебе так кажется, — сказал он, — от политики никто не свободен! Никто, понимаешь? Вся твоя судьба, насколько я знаю, — прямое подтверждение этому... Да и вооб-

ще, как можно быть в стороне? Вот мы с тобой — в лагере. А ведь это результат определенной внутренней политики. Вокрут нас — ночь. И демоны зла. Их много, кстати! Они командуют нами, стеретут нас, стоят на вышках... Ты понимаешь?

Левицкий коротко взглянул на меня. И тут же отвел глаза, прикрылся густыми своими бровями. И я понял, ощутил, что приход его — не случаен! Я уловил это эминовенно, с острой проницательностью ночного темного бдения. Он не просто решил посидеть здесь со мной, покалякать, нет; он что-то задумал, и него есть ко мне какос-то дело.

— Послушай, — сказал я, вспомнив Валькины слова; мысль о ней, впрочем, не покидала меня ни на миг, — давай напрямик... Эти условия, которые ты мне тут создал, онн — почему? По какой причине? Поосто так — по дружбе?

 Н-ну, не только, — замялся он, — не только... Хотя, конечно, тебя я ценю высоко. И отношусь искренне, по-дружески, — так же, как и к другим блатным. К настоящим, я имею в вилу, к чистопородным.

А почему, скажи мне, ты всех нас так ценишь? За что?

— Изволь. Скажу. — Он тяжело шевельнулся. И снова искоса, из-под бровей, глянул на меня — уколол зрачками. — Если тебе. действительно. интересено...

— Конечно. — ответил я. — еще бы!

 Дело в том, — начал он, понизив голос, — что вы блатные — представляете собой ту реальную силу...
 Вдруг он поднялся. Подошел к дверям. Резко, рывком рас-

пахнул ее, выглянул в коридор. И затем — воротясь, усевшись подле меня:

Ту самую силу, которая нам чрезвычайно нужна. Чрезвычайно! Без вас, боюсь, мы не сможем обойтись...

— Кто это — вы?

— Комитет сопротивления, — сказал он, — слышал о таком?

— Н-нет...

 Ну, вот. А он, тем не менее, существует. И работает весьма активно.

— Чем же он занимается?

В данном случае — подготовкой к восстанию.

— Ого, — сказал я удивленно, — вон вы куда хватили! Теперь я понимаю, зачем вам понадобились урки... Но старик, по совести — это серьезно?

Вполне, — сказал он. — Завтра ты сможеть лично в этом убениться.

Вы что, прямо завтра решили восставать?

- Да нет, рассмеялся он, до этого еще неблизко. Но завтра у нас намечено совещание, только и всего. И состоится оно эдесь, в этой комнате... Комитет соберется, имей в виду, жэ-за тебя!
  - Ты меня, значит, специально для этого тут и поместил?
     Конечно, кивнул он, здесь тихо, спокойно. Ты же
- числишься в карантине самый удобный вариант!
   И сколько же я в этом качестве пробуду, поинтересо-
- В общем-то долго так не может продолжаться.
   Левицкий наморщился, покусал губу.
   Придут анализы и все кончится.
   Но неделя, во всяком случае, у нас имеется. А за это время, надеюсь, мы решим все проблемы!

\* \*

Подпольный комитет (в составе пяти человек) собрался том в назначенный срок: вечером следующего дня. К немалому моему уднвлению, здесь оказались знакомые мне лица: я встретился с Сергеем Ивановичем, бывшим работником Гос-

- Князь, сказал я, вот уж не думал, что встречу здесь вас! Вы человек нежный... Зачем вам эта наша подпольная суета?
- Вы, бесспорию, правы, голубчик, ульбиулся князь и посмотрел на меня сверху винз, с высотов великоленного своето, двухметрового роста, но ведь не могу же я, согласитесь, вырушать фамильные трацици! На Руси, сколько я знаю, не было ин одного более или менее пристойного подполья, в которм бы не участвовали мои предки... Тах что «сустный» этот путь завещан мне издрежде. Но, конечно, тут же добавил он, лепта моя здесь непесика... Я весь уже не боец не те года. Я всего лишь скромный статист: составляю списки, веду протоколы.

Какие еще, черт возьми, протоколы? — вскользь подумал я. Но сейчас же забыл об этом, отвлекся. Заговорил с другими.

Один из них Борода (таково было прозвище этого человека; к нему никто иначе не обращался, и я буду его называть так же) был уже в немалых легах. Шишковатый, стриженый его череп, брови и борода — все было сплошь осыпано сединою. Однако выглядел он еще вссыма крепким. Ве то повадке, в манере держаться и говорить отчетливо угадывался кадровый военный. Как я вкокоре выясния, Борода служил в голы войны в артиллерии, имел чин полковника. Где-то на юге был ранен, попал в плен. Затем переметнулся к Дасову и пробы во власовских войсках до самого конца войны — до того момента, когда англичане вновь передали его советским вла-

Его товарищ — бывший балтийский моряк, зенитчик, старшина орудийного расчета — никогда ни в каком плену не бывал, честно отслужил всю войну на флоте, был дважды ранен и четырежды награжден, и тем не менее он также не уберется от тюрьмы. Накануне Дня Победы он был арестован по жоносу за антисоветские настроения и получил такой же в точности срок, что и полковник. Закон их таким образом уманил, а суговая арестантская сульба свела и сбламла.

В лагере они были неразлучны: работали в одной бригаде, ходили всегда вместе. И здесь, на собрании, они тоже сидели бок о бок; седой, призвемистый Борода: и огромный, неразговорчивый парень (звали его Витя) с выпуклой костистой грудью, по-обезьяны длинными руками и непомерно маленькой головой.

Здороваясь со мной, Витя усмехнулся, оскалив крупные, влоские, голубоватые зубы, и молча стиснул мне руку — так, что у меня на мгновение потемнело в глазах.

Борода же осмотрел меня, окинул оценивающим взглядом ■ затем сказал, косясь на Левицкого.

- Так вот он каков, этот Махно!
- Почему Махно? удивился я.
- Ну, как же, прищурился Борода, ваши роли схожатся... Неужто вы не чувствуете? Вы сейчас выступаете в том же качестве, что и батька Махно, — когда он еще ладил с большевиками! В штабе южного фронта Махно представлял своих бандитов так же, в сущности, как и вы сейчас, в нашем штабе — свою штану.
- Пожалуй, согласился Левицкий, разница только в масштабах...
- Зато пропорции те же, быстро ответил Борода, соотношение сил примерно одинаковое.
  - оотношение сил примерно одинаковое.
    Он помедлил, прикуривая. И потом, разбивая рукою дым:
- Кстати, о соотношения сил... Не пора ли нам перейти к делу? Нерешенных вопросов множество, а время ведь не ждет.
   Надо окончательно и точно распределять участки; тут у нас постоянно какая-то путаница... Но это — после. А сейчас — в слязи с поядением можно товавини;
  - Батьки Махно, хохотнул кто-то.
- Погодите, сказал я. Все-таки, друзья мои, я не Махно. Прежде всего потому, что у блатных в отличие от махновцев нет и не было никаких атаманов. Ну и вообще... Как-то неловко. Меня же никто не уполномачивал.

- Атаманов у вас, может, и нет, перебил меня Сергей Иванович, но все же имеется какое-то руководство, некий высший совет... Вель так?
  - Так, согласился я.
  - И вы, как я понимаю, оттуда?
  - Н-ну, допустим... В какой-то мере.
- Не скромпичай, мой милый, похлопал меня по плечу Девидкий, — не прибеняйся. И помине никаких особых полвомочий в данном случае не требуется. Просто наш комитет решил войти в контакт с уголовниками. И собразился мы адесь двя того, чтобы с тобой познакомиться, спросить тебя кое о чем. И запиро — разълсянить сихуанию.
- Так разъясните, сказал я. Каковы конкретно ваши цели? Сколько вас? На что вы рассчитываете?
- Ну, цель у нас одна, заговорил негромко Левицкий.
   И в этот момент внезапно поднядся Витя.
- Стоп, сказал он (у него оказался ниэкий, глуховатый, с надсалною хрилогцою голос). повремени!
- Что такое? недоуменно поворотился к нему Левиц-
- Ты вот начал о наших целях... Начистоту... А надо ли? Витя повел в мою сторону бровью. Ты за него ручаещься? Тьелю оучаещься?
- Ах, вот в чем дело, сказал Левицкий. И улыбнулся скупо. — Не беспокойся. Тут все чисто. Он уже давно под нашям наблюдением. Просвечен насквозь — как под рентгеном!

Ай да Костя, ай да безобидный фрайер, — подумал я, вот они каковы, эти ценители поззии! Я-то, дурак, полагал, что их стихи мои интересуют, а они, оказывается, меня просто-напросто проверали, просвечивали... Ну, ловкачи!

- Что ж, коли так, пробормотал, замявшись, Витя.
- Да садись ты, досадливо и нетерпеливо дернул его за рукав Борода, — не маячь. И вообще никогда не выскакивай без толку!

Морячок послушно сел, подался в угол. Левицкий прого-

ворил, твердо глядя мне в глаза:

Да, да, дружище. Не удивляйся. Конечно, мы тебя проверяли — и еще как! Но ведь ты же сам знаком с правилами конспирации — должен понимать... Тем более что речь идет о таком деле.

То, что я услышал затем, повергло меня в немалое удивление. Подпольная повстанческая организация, как оказалось, едёствовала на пятьсот третьей стройке уже довольно давно и окватывала все почти местные лаптункты. Мало того, связанвме с сопротивлением этоди вмелись в Игарке в даже в далеком Норильске. Где-то там, на Крайнем Севере, находился и центральный штаб. Восстание должно было подияться одновременно во всех концах трассы по ситналу, данному с воам. Для этой цен существовали специальные «вольные» с вазяные; особо законспирированные, набранные из числа ссыльно посрленцев, которые в эдешних краях обитали во мижестве. Осндержали постоянный контакт с центром заговора и обеспечивали периферию необходимой информацией, а иногда даже и отужием.

— Вот так, — сказал в заключение Левицкий, — такова общая картина. Консчно — вкратце, в основных чертах... Но вель летали. я налекось. тебе и не налобны?

 Разумеется, — ответил я, — зачем они мне? Одно только непонятно: почему центр расположен так далеко? Это же осложияет...

 Да просто потому, что конечная наша цель — захват Норильской радиостанции, — медленно, веско выговорил Левицкий, — прорвемся в эфир, свяжемся с Америкой, с Запавом...

 Вы думаете, что вас кто-нибудь поддержит? — улыбнулся я. — Эх, братцы... Очевидно, вы незнакомы с историей лагерей.

Й тут же я, стараясь быть предельно кратким, рассказал собравщимся о знаменитом Соловсиком Бунте; о массовом побете заключенных с островов и о том, как норвежцы выдали бетлецов — вернули их под конвоем обратно. Сообщил я также и о восстаниях на Воркуте и в Солижамсек. Кое-кто рассчитывал тогда на поддержку местного туземного населения... Однако расчеты бунговщиков не оправдались. Туземцы предали их. И в результате оба эти восстания были подавлены.

— Так что же вы предлагаете? — спросил после минутного молчания Борода. — По-вашему выходит, что всякая борьба обречена... Что надо сложить оружие... Вы к этому клоните?

— Вовсе нет, — ответкл я, — да теперь оружие складывать и нельзя — бесполезно. Вы все равно уже сунули голову в петлю... Так что надо действовать! Но не тешьтесь иллозиями. Вот к чему я кловно! Вас никто не поддержит со стороны. Рассчитивать вукяю только на себя, на свои силы. И думать в первую очередь следует не об этой дурацкой радиостанции, а просто о том, как би уйти подальше. Знаете поговорку: самое главное — вовремя смыться...

Ну, ты, брат, рассуждаешь как профессиональный блатарь!
 сказал, покрутив головой, Левицкий.

— А я и есть блатарь! Как же еще я могу рассуждать? И если уже мне позолено говорить от имени шпаны, то хочу вас сразу же заверить: мы, конечно, поможем. Переколоть охрану, взять зону — это пожалуйста... Но потом пути наши разойдутся.

Что значит разойдутся? — резко спросил Левицкий. —

Когда это — потом?

— Ну, после резни, после того, как будет ликвидирована оборону... А уркам это ни к чему. Востание для янк не самоцель, а единственный, кратчайший путь к свободе. Понимаещь, старик? К свободе, к бегству! Ради этого они пойдут на все, тут уж я могу выдать любые гравиты.

Любые? — спросил, сужая глаза, Сергей Иванович.

— В общем, да — ответил я. — Ради Бога, не ловите меня на словах! В принципе, я знаю психологию блатных. Хотя, конечно, могу и ошибиться кое в чем... Но как бы то ни было, большая часть моих ребятишек согласится, я уверен.

— А позвольте уточнить, — подал голос Борода. — В переводе на язык чисел — большая часть — это будет сколько? Ну.

хотя бы ориентировочно.

— Человек шестъцесят, — ответил я, поразмыслив, — может быть, чуть побольше... Надо учесть, что около блатных постоянно трется всякая мелочь — пацаны, молодое хулиганье, различные шкодники. У нас их называют «жучками». Есть еще и ругая хатегория: шестерки, деяки... Но эти не в счет. А вот жучки — активная сила. И весьма многочисленная. О них недъяз забывать.

— Та-а-к, — процедил Борода. — Значит, вместе с этими жучками будет, скажем, что-то около сотни... Верно?

— Считайте — восемьдесят, — отозвался я, — тут уж все наверняка.

— Но это же роскошно!

Борода широко ухмыльнулся, дымя папиросой, распустив по лицу морщины. Шибко потер ладонью темя. И затем крикнул:

— Отметьте, князь: восемьдесят человек — против вахты. Слева, не забудьте, слева! Группа ЦРМ теперь сможет полностью сосредоточиться на западном участке.

Я посмотрел на Оболенского. Во все время общего нашего какие об сигро сидел в углу, шурша там бумагами. Я как-го забыл о нем, упустил его из виду. И теперь вдруг с беспокойством и тревогой заметил, что он пишет что-то. Все время пишег, Пишег без остановки!

Вы что же это, князь, — спросил я, — в самом деле

велете протокол?

— Ну, да, голубчик. — Он поднял на меня голубоватые, вышветшие, невиные свои глаза. — Ну, да. И, кстати, мие котелось бы выясинктъ. Восемадсят человек — группа немалая. Перечислять поименно всех не стоит, конечно. Но все же ядло отметить некоторых — самых главных, весущих. Ведь не ения же вы бучете возглавлять операцию!

— Ая у вас, значит, уже записан?

Конечно. Под литерой «у» — уголовник.

— О, Господи, — простонал я, — с кем я связался?

И шагнув к Оболенскому, склонившись над ним, я гневно сказал:

 Вычеркните мое имя. Слышите? Вычеркните немедленво!

— Но как же так? — растерянно забормотал князь, — •бщий порядок...

Плевать мне на общий порядок!

- Но позвольте, позвольте, загорячился Сергей Иванович, хочу замечть, что этот порядок существует давно, от выработан всей практикой великого русского революционного водполья. Вы, молодой человек, существо стихийное. А мы руководствуемся достойными образцами... Да-с, закончил ен фальцегом, образцами!
- Не знаю, чем вы руководствуетесь, пожал я плечами, — но, по-моему, вы все тут сошли с ума! Я уже говорил, что вы суете голову в петлю; сказано это было образяю, метафорически... Однако теперь я эту самую петлю вижу вполне конкретно. Вы представляете, что произойдет, если все ваши вротоколы и списки попадут в чужие руки?

Ну, надеюсь, этого не случится, — хмуро усмехнулся

Левицкий.
— Я тоже надеюсь. — На мгновение я замолк, умеряя

дыхание, стараясь справиться с раздражением. — Но, все же, вмейте в виду: никаких имен я вам не дам! И мое имя тоже уберите, вычеркните, прошу вас... Нет, не прошу — настаиваю! Иначе мы не столкуемся.

Ну, хорошо, хорошо. — Борода примирительным жес-

том поднял обе ладони. — Никаких имен не будет.

 Но как-то все-таки надо же их обозначить, — задумчиво протянул Сергей Иванович.

— Так придумайте, черт возьми, какой-нибудь шифр, — сказал я, — оперируйте цифрами, что-ли... Не знаю, я не специалист, я существо стихийное.

 — А что, можно и так, — согласно кивнул Левицкий. — Чтоб мальчик не нервничал.

Он опустил густые клочковатые брови, покусал губу.

 В твоей группе — по идее — восемьдесят человек? погодя спросил он меня, — ну, вот. Пусть она значится как восьмерка. Против этой цифры ты не возражаешь?

Что ж, — сказал я, — пусть...

— Ну, и ты сам пойдешь под этим же кодом. Согласен?

Ладно.

— А не слишком ли много мы с ним возимся? — послышался вдруг медленный Витин басок. — Уламываем, как девку. Никак ублажить не можем. То того ему подай, то этого... Противно глядеть!

Я живо повернулся на его голос. Но ответить не успел. В разговор включился Оболенский.

— Кстати, у меня вопрос к нашему молодому коллеге. В блатном жаргоне, если я не ошибаюсь, тоже ведь имеется не-кая цифровая символика?

— В общем, да, имеется, — сказал я. — слово «шестеритъ», например, означает — прислуживать, лаксиствовать. А «Восьмерить» — лукавить, хитрить, изрогачиваться.

 Так в чем же дело? — засмеялся Левицкий. — Все, таким образом, совпадает... Для тебя и твоей группы данная цифра подходит, как нельзя более точно.

— В чем же это ты усматриваешь мою хитрость?

 Да я вовсе не имею в виду лично тебя... Я говорю о хитрости кастовой, типовой, присущей всем вообще уголовникам. Вы же ведь преследуете только свои интересы.

 Каждый преследует свои интересы. — Я устало махнул рукой. — У одних интересы кастовые, у других — партийные... Какая, в сущности, разница?

52

### СНЕГОПАЛ

Мы толковали и спорилв в тот вечер допоздна, до самого отбоз. И еще несколько раз собрались у меня подпольщики — обсуждали, растали, разрабатывали план действий. Сроки востания были, судя по веему, близки: предполагалось, что оно начнется где-то в серсдине зимы. А уже стоял декабрь — последний, сумрачный месяц 1930 года.

Как-то поздним вечером я вышел на двор за нуждой. Я был разгорячен и взбудоражен (успел опять повздорить с Витей) и теперь, остывая, стоя на углу барака, с наслаждением влыхал свежие хмельные запахи зимы.

Я стоял, подставляя лицо крупным, медленным снежинкам. Они сеялись из мутной, дышащей холодом мглы, вращались, искрясь, и густо повисали на моих ресницах. И, проникая за воротник, щекотно таяли там, обдавая тело ознобом

Внезапно за углом послышался странный шорох. Скрипнул снег, словно бы кто-то переминался там. Потом, описав в темноте полукруг, коротко сверкнула и погасла, шипя, кем-то брошенная цигарка.

Там, на задней, торцевой стене барака помещались два окна -- мое и Валькино... Может, это к ней кто-нибудь похаживает втихую, - усмехнулся я. Но сейчас же сообразил, что окна тут заперты наглухо; зимние, с двойными рамами. Да и Валька-то, - вспомнилось мне, - Валька-то сейчас не у себя в кладовке, а в общих палатах. Помогает разносить лекарства, лелать процедуры. Нет, человек этот пасется злесь не ради nee!

При этой мысли у меня вздрогнуло сердце; что-то в нем

словно бы оборвалось...

Я выглянул из-за угла и различил в косых снегопадных струях низкую квадратную мужскую фигуру. И хотя мужчина стоял вполоборота ко мне, прильнув к окошку (не к Валькиному -- к моему!) и лица его я полностью не видел, я сразу же узнал Гуся.

Это был он, мой заклятый враг! Я распознал бы его в кромешной тьме, с закрытыми глазами. Угадал бы инстинктивно - всеми нервами своими, кровью, глубинным и безощибоч-

ным чутьем.

Прислонясь к стене, уцепившись ногтями за оконную раму, Гусь осторожно заглядывал в комнату. Он явно кого-то выслеживал. Кого? Может быть, лично меня? Или, может, всех нас, всю эту компанию? Скорей всего, он пришел по мою душу и случайно наткнулся на шумное наше сборище... Сквозь радужные, поросшие ледяною коростой стекла невнятно и глухо сочились голоса, долетали обрывки слов. И он ловил их, привстав на цыпочки, вытянув шею. Он даже савинул набок меховую шапку, — чтоб лучше слышать.

Я не знал, сколько времени он торчит здесь, что именно успел он разглядеть и подслушать, но одно мне стало ясно: мы под угрозой провала.

Воротившись в больницу, я стремительно ринулся к моей пвери — уже прикоснулся к ней, хотел было отворить... И сейчас же отвел руку, замер. Появляться в комнате было рискованно: ведь за всем, что там происходило, наблюдал снаружи Гусь!

В этот момент в глубине коридора раздался Валькин голос. С кем-то она переговаривалась, хихикая. Вот кто мне нужен! понял я. И окликнул ее негромко.

Валька была баба своя, надежная. Левицкого она боготворила, слушалась беспрекословно, ну, а меня жалела. (И час-

тенько навелывалась ко мне по ночам...)

 Слушай, — сказал я. — слушай, милая, внимательно. Сейчас ты войдешь в мою палату и вызовешь Костю. Найди какой-нибудь предлог. Скажи, например, что его вызывают больные... Словом, придумай что-нибудь! Мне нало срочно с ним поговорить. И главное — здесь, И тихо, без суеты.

Хорошо, — сказала она, Моргнула растерянно, И сразу

посерьезнела. — Хорошо, Я — мигом. Она скрылась за пверью. И почти тотчас же вернулась —

уже влвоем с Левицким. Ты чего тут околачиваещься? — удивился тот, увидев

меня. — Тебя же ждут... Значит, есть причина, — ответил я. И повернулся к Вальке. — Или пока, милая, или. — И затем, когда мы остались с Костей влвоем:

Боюсь, старик. — нам всем хана... Ты знаешь, что за

нами следят?! Как? Кто? — спросил, темнея лицом, Левицкий, Он цепко ухватил меня за ворот халата — притянул к себе, засопел. раздувая ноздри. — Кто следит? Ты шутишь?

- Какие, к черту, шутки! Я сейчас на улице засек стукача. Прямо под нашим окном. Причем я этого типа знаю: личность серьезная...

Я коротко объяснил Левицкому, кто таков Гусь. И доба-

вил, сокрушенно разведя руками:

 Главное дело, у меня — как назло — ничего нет при себе. Ни пера, ни пиковины. Я голенький: попал сюла весь прямо из карцера. А Гуся выпускать живым нельзя! Послушай, старик, может, у тебя или у твоих ребят есть какой-нибудь инструмент, а? Дайте мне - хоть на время, взаймы... Я все сделаю чисто.

 Нет, постой. Попробуем другой вариант, — хрипло выговорил Левицкий. — В данный момент самое важное — придержать здесь Гуся, увлечь его чем-нибудь, заинтересовать. чтобы он, упаси Бог, не ушел... И ты как раз послужишь при-

# — Это каким же образом?

Войди сейчас в палату — спокойненько, как и и в чем не бывало. И заковори миенно о нем. Причем — громко, отчетливо, так, чтобы Гусь наверняка усымшал. Это его, конечно, замитересует. Ну, а насчет остального — не беспокойся. Мы сами все провернем Кстати, шепин мимоходом Вите: пусть он явитес сюза. ко мне.

Так ты хочешь, чтобы — Витя?...

— Какая тебе разница? — Левящкий поджал в усмещечке убы. — У тебя есть своя роль — вот и играй се. Хорошо играй! От этого зависит многое. А Витя — что ж. Между прочим, этот Витя подковы гнет, как картонные, зубами твозди перекусывает. Ему никакой инструмент и не надобен. Что вобоще ты знаешь, дитя, о наших людях? Мы обычно мелким террором не промышляем. Но если уж подпоргет.

по пооявшияся, но сели ум подопреги.
Стремительный этот диалог занял не более минуты. Затем я начал играть свою роль: ввалился в комнату, стал у окна и шумно принялог разгатольствовать, понося сучню и поминая ее предводителя... Неожиданная эта речь привела собравших-я в изумление. Оболенский отложил перо; брови его полезля вверх, рот округлялся растерянно. Борода поднял плечи и так застыл, не сводя с меня пришуренных глаз. А Сергей Иванович спросил, запинаясы и беспокойно вестуас:

ч спросил, запинаясь и оеспокоино вертясь:
 — Что это? О чем? Позвольте, позвольте...

— что это: о чем: тто вольне, по выпыта.

Меня несло. Я болтал без умолку. Я вопил и жестикулировал, исполненный мрачного вдохновения. И все время украдков, искоса поглялывал в околико.

Дымная полоса света падала из окна на снег и окрашивала его тепло и мягко. Освещенный участок был невелик и как бы авштрикован снегопадными хлопыями. И все же сквозь зыбкую эту голубоватую сеточку он просматривался неплохо. Он отчетливо проступал из мглы, и я видел: Гусь здесы! Он прикован к окигу. Он слушает мен слова, слушает неотрывно-

Я видел не самого Гуся, а всего лишь тень его; корявая, густо-лиловая, она перечеркивала световой квадрат, подраги-

вала и шевелилась слабо.

Потом что-то случилось; тень метнулась в сторону. Сейчас же рядом с ней обозначилась еще одна... Обе эти тени схлестнулись, сплавились, переплелись. Они обратылись теперь в одно бесформенное пятно. Какос-то время пятно казалось застывшим, недвижимы. Вдру оно уменьшилось, распалось. И в следующее мизовение возникло за окошком и видотную повблизилось к морозному стеклу Витино этме.

Витя стукнул ногтем в раму, мигнул мне медлению. И оскалился, раздвигая сухие, тонкие губы.

Тогда я сказал, стирая со лба испарину и глядя на онемевших заговоршиков:

 Финита ля комедия. Тикайте, братцы! Рассасывайтесь по одному!

Событие это вызвало среди членов комитета переполох. Было тотчас же решено прекратить на время всякие сборища. Люди разошлись торопливо. А затем мы с Левицким отправи-

лись на место схватки. Гусь был задушен — и хорошо задушен! Осмотрев его. Левицкий проговорил, мотнув головой:

 Постарался наш морячок. Мастер — ничего не скажешь! Обрати внимание: он сломал ему не только горло, но и шейные позвонки. Парализовал с ходу.

Я сказал, склонясь над убитым:

- Одно только обидно: кончил его Витя, чужой человек, а He S.

- Ну, ты бы так, мой милый, и не смог.

— Ничего, как-нибудь справился бы все же... Это ж ведь моя добыча, понимаещь? Лично моя! Мой куш! Я за ним больше года охотился. А получилось как-то не так, вроде бы не по правилам.

— Черт знает какую чепуху ты городишь! — усмехнулся Левицкий. — Hv. если для тебя так важно — сними с него скальп! Все-таки утешение. Но торопись: через полчаса будет проверка. — При этих словах он помрачнел, усмешка слиняла, сошла с его губ. - Гуся наверняка хватятся, станут искать... И не дай Бог, если его найдут в этом месте, на больничной территории... Надо его куда-нибудь пристроить. Только вот - куда?

 Послушай, — быстро сказал я, — здесь же ведь рядом. баня. А возле нее — большая поленница дров. Спрячем в дровах, и все дела! Присыплем сверху снежком...

 Пожалуй, — согласился Левицкий. — Это идея, Ну, а снежком не надобно. Без нас присыплет. Ты гляди, какой бу-

ран разыгрывается! Погода, действительно, ухудшилась. Снег валил теперь плотной массой, и это было нам на руку: мы могли действовать спокойно, не опасаясь сторонних глаз...

Отташив убитого к бане, мы вернулись, крадучись, в больницу. И только я успел раздеться и юркнуть в постель донесся дальний тягучий звон: сигнал вечерней проверки.

Ночью ко мне вошел Левицкий. Грузно уселся на постель.

закурил, кутаясь в дым. Сказал, позевывая:

— Час назал в беседовал с кумом. Он, понимаешь лн, шатем ко мие доверие. Я вель пользую его жену: даю этой истеричке всяжне лекарства. Ну, вот. — Левицкий шевельнулся, умащияваясь порудовее. — Потоллювали. Он сообщим име, что найден трул Гуся и очень огорчался потерей столь ценного для всто человска. Причем — и это самое забавное! — подоэрение падает не на блатных, как можно было бы ожидать, а на паряв за мякей же компании, Оказываеста, при бане работает — колет дрова — один из ссученых. Когда-то у него с Гусем была сорад. Опер звал об этом и теперь решил, что зассь — сведене личных счетов. Парня вязли, будут заводить на него дело. Кум назвам име его кличку. Только я запамотовал... — Костя наморщился, жуя папиросу, катая ее в зубах. — Нелепая какая-токлическая...

Может быть, Носорог? — предположил я, безучастно разглядывая облупленную краску на потолке.

— Вот, вот. Именно! Но постой... Ты знал, что он там работает?

— Н-ну, в общем, да... А что?

Стало быть, ты вспомнил тогда о дровах неспроста?
 Затеял все с расчетом?

— А какая тебе разница? — отозвался я, повторяя его же,
 Костины, недавние слова. — У тебя есть своя роль — вот и играй ее. А я играю свою.

— Ну, ты фрукт, — медленно проговорил он. — Объясни мне, пожалуйста: откуда у тебя, простого советского мальчика, такая склонность к блатной интриге?

Эх, Костя, — сказал я. — Если зайца долго бить но голове — он спички зажигать научится.

 Да, да, разумеется, — пробормотал он. — И вообще, если вдуматься, не такой уж ты советский и не такой простой...

Тогда я спросил — уже с явным интересом:

- Кто же я, по-твоему?

 Так сразу и не определящь. Слишком много в тебе неремешано. Конечно, ты — личность темная...

— Но. но. — сказал я. — не зарывайся, старык!

— Ну, подумай сам, — сказал Костя, — кто ты? Бродява, авантюрист, один из руководителей воровской кодпы... Хотя, с другой стороны, в тебе чувствуется интеллитентиость в талянт. Ты, бесспорно, человек творческий. И если взять все вместе, получается весьма любопытный букет! А впрочем, что ж. — Он легонько потрепал меня по колену. — Как бы то ни

было, в тебе мы не ошиблись, ты годишься. Нам нужны люди с характером и с творческой фантазией. А ты именно таков. Со своими врагами ты умесшь расправляться мастерски! Взять хотя бы нычешний случай...

хотя бы мынешний случай...

— Кстати, — заметил я, — этот Носорог не только мой враг, он еще враг общего нашего друга — автора романа «Наседник из Калькутты». Это ведь он когда-то покушался на Штильмарка! Так что сообщи Роберту при встрече; ему, навеюное. бумет приятно узанть.

Вряд ли мне это удастся, — сказал Левицкий, сминая

окурок. — Роберта уже нет...

— Как, то есть, нет? — Я привстал, опираясь на локоть. — Что с ним?

Угнали на этап.

— Когда?

Позавчера. Я думал, ты — в курсе...

 Что ж это он, — проговорил я с обидой, — даже не зашел проститься...

- Ой вообще ни с кем проститься не успел. Все произошло неожиданно. И как-то очень быстро. Его вызвали из столовой во время завтрака, отвели на вакту, и оттуда он больше уже не вернулся. Даже вещи не дали забрать, — за ними потом прибегал в барак надвиратель.
  - И куда угнали не знаешь?

Говорят, на какой-то штрафняк.

- Тут наверняка замешан Василевский, заключил я мрачно. Ему же необходимо избавиться от соперника вот он и изопирается, гад ползучий Убить не вышло. Теперь он спихивает Роберта в омут, к штрафникам... Старший нарядик многое может! Если б он узнал, что это я тогда выручал Штильмарка, он бы и ко мне ключи подобрал. Тем более что сейчае это нетрудно: судьба моя на волоске. Опер, как ты знаешь. обявняет меня в антиации...
- Да, кстати, сказал Левицкий, мы с кумом и об этом толковали. — Он поднялся, потягиваясь, хрустнул мускулами. — Кум на сей раз торчал у меня долго, был весь какой-то нервный, рассеянный. Начнет про одно — перескочат на другос... Вспомнил неожиданно о тебе — поинтересовался твоим состоянием.

— Заботливый кум, — проворчал я, — может, он что-нибуль чует? Угалывает?

Н-не знаю. Во всяком случае, ты его сильно интересуешь. И ты сам, и твои песни. О песнях мы как раз и говорили
 в частности, о той, из-за которой тебя повязали...

Левицкий умолк, сморщил губы от сдерживаемой улыбки. Я сказал нетерпеливо:

— Ну и что же? Не томи, старик!

— Я обратил внимание кума на одну весьма существенную деталь. В той песне говорится о «зчейке ВКП ботывшеньков» — ведь так? Ну, вот... Я резонно зметил, что это выражение устарелое, характерное лишь для дореволющинной поры. В наше время никто уже так о партии не говорит. И это неопровержимо доказывает, что автором данного текста не может быть такой засленый ночец, как ти.

 Послушай, Костя, — сказал я растроганно, — видит Бог, я твой должник навеки. Чем мне отплатить тебе — за все?

— Ах, оставь, какие между нами могут быть счеты! —
 мажнул он рукой. И повериулся к дверям. — Будь верен общей
 нашей идее. Это самое важное. Ну, правда, если меня завтра
 вытомат, — он задержался на пороге, белло глянул на меня учерез плечо, — если я потеряю в глазах начальства весь свой
 автомитет, — тогда...

Й тут я спросил, словно выстрелил ему в спину:

— А скажи, старик, откуда у тебя такой авторитет? На чем он держится? Кто ты?

Врач, — сказал он, — кто же еще? Доктор медицины.

— Где же ты раньше работал?

В германском армейском госпитале, — произнес он отчетливой скороговоркой.

— Всю войну?

 Нет, в самом конце... Ну-с, а первые годы служил в разных местах, в Восточной Пруссии. Прошел выучку у отличных профессоров! С пруссаками у меня связь кровная...

— Так ты; что ли, немец?

Нет, — ответил он. — Не совсем... Я родом из Минска.
 Отец мой весьма известный минский хирург. А мать, это верно, — из старой прусской фамилии. Впрочем, предки ее перскочевали на восток два века тому назад и успели основательно обруссть.

— Вот оно что! — протянул я. — И где ж ты служил в Пруссии?

— Неважно, — дернул он углом рта, — какая тебе размица? Школу я, во всяком случае, прошел хорошую. Костя стоял, топчась у повога, теребя дверную рукоять.

Пальцы его подрагивали, трепетали: разговор этот, видимо, начинал его тяготить. Вдруг он шагнул ко мне, склонил худое, бровастое, остроугольное свое лицо:

 — Я, мой милый, специалист известный, опытный... И если могу погореть, то только из-за таких, как ты.

#### — То есть?

— Думаець, я тебя первого кладу в гляцковар с вдиноскам дляннозом? А скольких правкилитех ослобскага от работы под развимам предлогам» — ого! Сосчатать трудаю. Удавляюсь, как меня до сах пор не вымибиль. Одно голько пока и спасает: влянная вера чежистов в могущество немецкой медициями. Они ведь — поразвустывая веды! — к сюгим, к вольновлемным медикам вочти не ходят; обращаются в основном ко мир.

В эту ночь я долго не мог усиуть — ворочался в постелы, курал. Быво тихо в больнице, лишь заунивов подрагивали и аребезжали стекла; буран все заметиее креинуя, свяремел. Снег падал уже не отвесно, а наскось. Стремительный и беяскый, он походил на вспененную воду, на бешено легящий воток. Он плескался в окна, со свистом произвавал ночь, клубился и затоплал округу. Темнота была теперь непроинцамой и грозной. И опять невольно вспомнилось мне: «свирепая тока песле восстетом».

И потянувшись к лежавшей на тумбочке тетрадке, я торопливо, кроша карандаш, записал первые, едва родившиеся, еще рыхловатые, еще теплые строки:

«Свиреная тоска перед рассветом. Ни звезд, ни зги средь снежной кутерьмы... А впрочем, может, есть свой смысл и в этом: ведь день всегла оождается из тымы!»

53

### НОЧНАЯ СТРЕЛЬБА

Вскоре я выписался из больницы и вернулся к блатным, в привычное свое окружение.

Пока з отсутствовал, здесь произошли кое-какие перемены. Появлись новые лица, ушли на этап Ванька Жид, Профессор и грузниский киязь, любитель мальчиков. Их отправили вместе со Штильмарком куда-то на Крайний Север. Но поистане потрясло меня проксшествие, случявшееся с другом мови, донбасскям карманником Николой Бурундуком — с тем самым, женою которого была легендарная красотка Варька. Женитьба на ней принесла ему удачу. Шесть беспечальных лет провен Никола на воле — и умилялся, вспомнная о нях... Но одважды об этом возник разговор среди новых, недавно прибывших урок. И на общей схопке, на штимом ночном толковище блатные лишили его доверия и изгнали из кодлы... Затеял все это дело один из новоприбывших - некто Баламут. Прозвище подходило к нему как нельзя более точно: тоший, сторбленный, с обезьяным, нервно дергающимся лицом, он беспрестанно шнырял по бараку и затевал всевозможные свары. Как-то раз — во время картежной игры — поссорился он и с Николой. Ссора вышла крупная. И вот тогда. бешено дергаясь и брызгая слюною, — Баламут заявил, что Никола, по его убеждению, человек нечистый, с темной душой. Он произнес это во всеуслышание. Никола потребовал доказательств — и Баламут привел их... Общий ход его рассуждений был таков: блатные называют тюрьму «родным домом» именно потому, что там, как правило, они проводят половину жизни. Особенно характерно это для карманников! Любой ширмач — каким бы ни был он виртуозом — раз в год непременно попадает за решетку. При особом везении он может погулять на свободе года два... Но шесть лет — это неслыханно! Такого еще не бывало. Столь ловко выкручиваться можно только в том случае, если имеется контакт с милицейскими властями. Ну, а суть подобных контактов — ясна... Как это ни прискорбно, в словах Баламута имелась определенная логика. Для того, чтобы поверить в Николу, нужно было знать все подробности его семейной жизни: а тех, кто знал это и мог за него поручиться, - в нашем лагере почти уже не осталось. Одни из ребят погибли, сгинули, других угнали на этап. Я, как на грех, отлеживался тогда в больнице. И единственным, кто поднял голос в его защиту, был взломшик Солома. Он выступил на сходке — но безуспешно. Да и что он мог следать — один?!

Солома рассказал мне обо всем этом сразу же, как только я появился. — Жалко Бурундука, — вадохнул он сумрачно. — Какого уркагана потеряли! Это ж был истинный аристократ самой чистой масти...

— А где он сейчас? — забеспокоился я.

 В другом бараке, — сказал Солома. — Здесь он больше не живет, не захотел... И правильно, конечно.

Ну, а этот ублюдок, — процедил я, стисмув челюсти, —
 этот чертов Баламут, — кто он? Каков? Покажи-ка мне его.
 Да вот он, в углу, — проговорил, свешиваясь с нар,

Солома. — Слышишь, скандалит! Как всегда. Минуту спустя я стояя уже возле Баламута. Окруженный мололежью, он шумел, кинятился, что-то дожазывал, пазма-

хивая руками.

— Вы — мелочь, камса, — кричал он, — что вы знаете о Белозерском централе? Я был там в тридцать четвертом,

когда большинство из вас под стол пешком ходило. Я ведь старый бродяга. Повидал кое-что. У меня борода в член упирается...

Последнюю эту фразу Баламут произнес особенно внушительно, хотя сам он был выбрит, безбров и абсолютно лыс. Вообще, определить его возраст было вссьма трудно. На древнего старца он никак не походил, но и молодым тоже не казался... Внимательно разгулявляя его, я сказал:

— Не знаю, какая у тебя борода и во что она там упирается. Болтаешь ты, во всяком случае, много. Суетишься... делаешь волну...

Он стремительно повернулся ко мне; лицо его дернулось и перекосилось.

Какую еще волну? — спросил он медленно.

Есть такая притча. Стоят двое по горло в жидком дерьме, и один говорит другому: «Не делай водны!» Вот ты как раз делаешь ее... Уже сделал. Недавно.

Как всегда, в приступе ярости я испытал мгновенное чувство удушья — умолк, переводя дыхание. И добавил, погодя:

— Хочу тебя предупредить: ходи осторожно! Один твой неверный шаг — и я тебя съем, проглочу, как удав, усекаешь? Сожру с потрохами и только путовицы буду потом выплевывать. Ты чуешь — о чем речь?

 Усекаю, — хрипло выговорил он, — чую... Ты ведь, кажется, друг того самого Бурундука?

Не отрицаю, — сказал я.

- И что ж ты теперь хочешь права качать со мной?
   Выяснять отношения?
- Да нет, усмехнулся я, чего тут выяснять? Все и так ясно... Просто решил посмотреть на тебя, познакомиться.
  - И заодно припугнуть, не так ли?
- Я не запугиваю, я предупреждаю на всякий случай...
  Паю тебе побрый совет.
- Ну, без твоих советов в как-нибудь обойдусь, покрывился он. — И предупреждать меня тоже без пользы. Ты, комечно, собираешься квитаться, метить за кореша... Но ведь ве один же в все это сделал — на сходке было много ворья. Ты что же, попрешь против всех?

Вот так мы с ним схлестнулись и разошлись. Я понимам мервый этот раунд прошел неважно. По существу, я проиграл его. Наговорил лишнее, понапрасну раскрыл свои карты.

Что ж, — решил я, — подожду удобного случая.

Вскоре я сидел уже в соседнем бараке — у Николы Бурундука. Изгнанный из кодлы, он лишился всех своих привилегий, перешел в разряд простых работяг и жил теперь с ними в бригаде ремонтников. Он ютился на нижних нарах, неподалеку от входа. Здесь было неуютно, загажено, из-под забухшей, неплотно притворенной двери потягивало зябким сквоз-HSKOM.

Кутаясь в рваное одеяло, Никола сказал:

— Как теперь жить? Что делать дальше?

 Брось, не паникуй, — проговорил я, — еще можно все заново переиграть! Еще не вечер.

 Да, конечно. — Он усмехнулся. — Не вечер — ночь vже... Поздняя ночь. Полярная!

 — А я говорю — не паникуй! Будет сходка, я сразу подниму разговор. Я ведь о тебе и о Варьке слышал еще давно, на Дону, Солома, конечно, поддержит — ну и все. Будет порядочек. Переломим кодлу, вот увидишь!

Он как-то странно, искоса посмотрел на меня. И затем сказал со вздохом:

— А надо ли? Есть ли смысл теперь — переламывать?

— Что? — не понял я. — Погоди...

 Я вот о чем сейчас полумал. — медленно, глухо заговорил он. — На этом свете, видать, ничего не случается зря. Что Господь ни делает — все к лучшему. Я ведь из-за чего подзасекся, впросак попал? Из-за семьи... Вот и надо туда возвращаться. Домой, в тихую жизнь! Хватит — побродил, побезумствовал. Пора привыкать к фрайерской судьбе.

— А привыкнешь? — спросил я.

 Не знаю. — поежился он. — Пока еще, во всяком случае, не привык... Вот хожу на объект с работягами - вкалываю, рогами в землю упираюсь, — а на душе муть, маята.

Так чего ж ты? — упрекнул я друга. — Только путаешь

меня, сбиваешь с толку. Если хочешь вернуть права...

 Говорю тебе — сам не знаю, не пойму. С одной стороны. фрайерская участь, конечно, не сахар. А с другой — так все же спокойней. Вот на этих нарах. - Он крепко ладонью похловал по шершавым нечистым доскам. — Здесь я тише проживу, вадежнее. И дождусь свободы быстрее, чем в воровском бараке. Тут, конечно, голодно, а там сытно. Тут скучно - там весело. Но знаешь, какая этому веселью цена?

Он разыскал в изголовье кисет. Зашуршал бумагой — стал налаживать папиросу. И пока он закуривал, я глядел на него и думал о том, что вот уже второй человек — за недолгий сравнительно срок — приходит к тем же, в сущности, выводам, что и я. Сначала Леший, а теперь Никола — оба они, утомясь от блатной жизни и разочаровавшись в ней, решили порвать с уголовниками... А я все еще кольблюсь, путаюсь, не можу обрести в себе должной стойкости.

Никола затянулся несколько раз — и передал мне тлеющий окурок. Держа его кончиками пальцев, жмурясь от дыма, я сказал:

Веселье наше — это верно — мутное. От него не смеяться хочется, а по-волчыи выть.

 Вот то-то, — заметил он. — Особенно — в теперешние времена! У блатных, знасшь, как ведется? Сегодня жив, а завтра — жил...

Он еще хотел что-то сказать в не успел — застыл, уставясь на дверь. За ней раскатисто и клестко дарьил вдруг выстрелы. Прозвучала короткая автоматная очередь. Валетел и пресекся чей-то истопный вопль. Потом мы услышаля тишину, а вслед за тем вовую глухую очередь. Судя по всему, стреляли где-то в золе, соясем близас.

Первая моя мысль была — о восстании. Неужели оно уже началось? — изумился я, — странно. Вроде бы не вовремя... И почему же, в таком случас, никто меня не предупредия?

Я подумал это наспех, на бегу. Выскочил наружу, во тьму, и сразу же понял, что стрельба идет в моем веселом блатном

Пверь его была распахнута настежь, и на пороге спиною ко мне стоял человек с автоматом. Стоял и бил в глубину коротким очеследями.

Но это был не солдат, не охранияк, нет! Человек этот овет был в серый арестантский бушлат.

 Сука! — крипло крикнул Никола, вывернувшись вдруг из-за мосго плеча. Он выбежая на шум, не раздумывая, полураздетый, в накинутом на плечи едеале.

— Сука! — крикнул он и покосился на меня. — Ты понимаешь? О, ч-черт... Вот как они теперь начали!

Крык этот совпал с короткой паузой между выстрелами. Человек, очевидно, услынал голос Николъв — и обернулся круго. И и увидел лико Бринета. Сэто был друг того самото пария, что ведавно работал в бане и теперь объинался в убийстве Гуси.)

Лінцо Брюнета было искажено и сложно сквачено застывшей судорогой. На месте глаз его видиелись пустые плоские больма — остежленевине, лишенные всякого выражения. Такие глаза мие встречались часто; я этал, что оне означиют! Боложет двио был сейчае пом манайстом. В таком осстинить человек пребывает как бы в полусне, но в то же время все его

чувства обнажены и обострены до крайности...

Он стоял на свету, а мы — в двух шагах от него под защитою ночи. Он не увидел нас, не разглядел, но среагировал на крик Николы мгновенно: повел стволом и нажал гашетку.

Я в эту секунду пригнулся — тащил из-за голенища ножик. Пуля прошла надо мной, чуть правее. Всего лишь одна пуля! Но голос друга моего как-то странно сорвался, закри-

пел, перешел в низкий булькающий клекот.

Никола шатнулся, оседая. Слабым жестом вскинул руки к горлу. Одеяло сползло с его плеч. И сейчас же я метнул в

Брюнета нож.

Я метнул, — но неудачно. Бросок получился негочным слишком низким. Синеватое узкое лезвые сверкнуло, вертясь, и ударилось со звоямо и ствол автомата. Теперь я оказался обезоруженным, беззащитным. И, чувствуя это, отступил опасливо.

Я ждал стрельбы... Но се не последовало. Брюнет гороплыпринтул с крыльпа, отбежал к противоположному бараку и там, яростно матеряем, швырвул оружие в снег. Очевидно, автомат иссяк — в диске кончились патротив. А може, то просто спештил уйти — укрыться воврема... Лагерь уже окватила тревота. Над зоной метались прожектора. Слышался гул голосов и товог бегущих сюда людей.

Я склонился к Николе. Он кончался. Глаза его остываля, подергивалясь тусклой пленкой. Губы — уже посиневшие и почти неживые — трудно двигались что-то шепча... Я приник к иим ухом и уловил еле слышное. легкое пуновение слов:

— А все-таки... Я умираю блатным... Ты говорил, что можно переиграть — так исполни это! На помин души! Видишь сам, что творится... Разве я могу иначе? И расплатись с Баламутом — ладно? Сделаешь?

Сделаю, — пробормотал я. — Все, брат, сделаю. Рас-

плачусь — будь спокоен!

Но расплачиваться с Баламутом было уже ни к чему. Он погиб этой же ночью, скошенный автоматной очередью, вместе с дотугими обитателями моего веселого барака.

### НОЧНАЯ СТРЕЛЬБА

(продолжение)

Обстоятельства, связанные с ночным этим происшествыем, быль вот каковы: после смерти Гуся и собенно после того, как обвинение в убийстве незаслужению пало на одного из ссученных — на друга Брюнета, — враги наши переполошились, их окватила паника. И вот тогда Брюнет поклался отомстить блатным. Отомстить жестоко и всем сразу. Вскоре ом дождался узобного случае.

Суки, как известно, пользовались доверием администрации, были в контакте с ней, а кое-кто даже служил в лагерной самохране и имел доступ к оружию. С помощью одного из таких вот самохранников Брюнету удалось тайком заполучить автомат. Случилось это в полночь. Спрятав автомат под полюю бушлата, Брюнет осторожно выскользиул из штабного барака, ворвался к блатным и с ходу с порога открыл явоостиую стрельбу.

Урки в этот момент не спали — шла большая игра. Игроки (их было несколько пар) располагались на полу возле печки. Вокруг них теснились любопытствующие. И здесь же, как обычно. кривлялся и мельтешил Баламут.

Все они полегли под пулями. Спаслись лишь те из блатных, кто находился по другую сторону печки — в дальнем конце барака.

Спасся, кстати, и знаменятый онанист Солома. Он ведь жил уедяненно, ютился за занавеской и не принимал участия в общих развлечениях — ему с избытком хватало собственных. своих...

Триманцать трупов за одну ночь — это было событие ирезвычайное! И хотя в лагерях за последние годы привыкли к крови, такое обилие се встревожило всех. Дело дошло до Москвы. На пятьсот третью стройку срочно прибыла комисстя из минитерства. Началось строжайшее расследование.

Брюнета и всех его друзей из самоохраны тотчас заковали и отправыли в красноярскую внутреннюю тюрьму. Одновременно была арестованы и надзиратели, дежурившие в зоне в ту роковую ночь.

Комиссия вообще действовала весьма решительно: лагериая администрация была перетасована и частично разогнана, а команлный состав — полностью сменен.

а комалдиви состава — полностиво сметел. 
А загем дошла очередь и до нас. По зоне пополз слушок о готовящемся массовом этапе. И вскоре то, о чем смутно потоваривали арестанты, подтверцилось. Однажды утром — на вахте во время развода — старший нарэдчик зачитал список тех, кому надлежи готовиться к отправке. Список был большой, и в нем — одням из первых — значилось мое мих.

В последний момент (когда этапируемые уже брели с вещами к воротам лагеря) я завернул в больницу к Левицкому.

И вот какой произошел у нас разговор.

Что ж, прощай, — проговорил, сдвигая брови, Костя.
 Жаль, конечно. Нелепо как-то все получилось. Главное — не вовремя.

- Нелепо, конечно, сказал я, хотя как знать? Старый кореш мой, Някола Бурундук, говорил: «Что Господь ни делает — все к лучшему. Он больно бьет тех, кого сильно въубыть.
  - Это какой же Никола? Тот, что был убит возле барака?

Тот самый, — кивнул я.

 Ну, вот видишь, — скупо усмехнулся Левицкий, видишь сам, какова цена этим изречениям? Да и вообще трудно, мой милый, рассчитывать на лучшее... Но все же вмей в виду. старый уговор остается в силе.

Он пристально остро — из-под нависших бровей — гля-

вул на меня, царапнул сощуренным глазом.
 Понимаешь? По первому сигналу... Мы — надеемся.

— понимаешь: по первому сигналу... мы — надеемся.
 — Но неизвестно ведь, — куда нас теперь загонят, где мы окажемся.

Неважно. Если в пределах стройки...

- Лално, кивнул я. И спросил, понижая голос;
- Скажи-ка... Только честно. Это ваша затея, по-твоему, реальна? Ты сам-то вервшь в нее?

— А ты? — спросил он тотчас же.

- Я молча пожал плечами.
- Со своями ребятами ты уже говорил? поинтересовался Костя.
  - лся Костя.

     Только с некоторыми с самыми близкими друзьями.
  - Люди надежные?
- Еще бы, сказал я, но погоди, ты мне так и не ответил...

— Что я могу тобе сказать, — даморщился оп, — я же словек маленький, подчиненный. Все зависит от главного ггаба, а оп далёко. Но вообще, если кочель, я считаю, что се реально. Вполне реально! Последний случай это как раз оцтвердил.

Он придвинулся ко мне, глаза его блеснули мрачным мовом.

- Знаещь, сколько времени прошло от начала стрельбы о того момента, когда была объявлена общая тревога?
- Ну, черт его знает. Ну, сколько? затруднился я, —
   крероятно, немного...
- Двадцать с лишним минут, торжествующе объявки, сваникий, — почти полуваса! В штабиом бараке, оказывается, се дежурные спали. И спал даже один из часовых на вышке. А другой часовой — смех, ей Богу, — растерялся, услышав зальбу, нечего не понял, стал звонить на важту, а там тоже нат. Ты понимаешь? Спят, как сурки... У них с вечера была рандмозная попойка — ну, в вот.
- Но теперь, возразил я, все будет иначе. Новая петла чисто метет...
- Пустаки, отмахнулся Костя, люди везде люди. "Мживутся, привимут, и все вернется на круги своя. Да и не 
  акая уж это метла новая! Прибывшие с комиссией мусора — 
  тарые северяне. Работали в Лабутнанге, в соседнем управлепин. Нравы и привычки у всех у них однажовые. Новый кум, 
  ак я уже выяснил, любят спирт... Стало быть, я ему буду 
  ужен. А начальник лаперя — бабник к этому мы тоже клюи подберем. Для почина, конечно, придется подсунуть ему 
  Зальку...
- Д-да, Валька. Я вздожнул тягуче. Хорошая баба. Калко ее... Гле она. кстати?
- На главном складе. Сбегай может, еще успесвы пенаать.

На метовение с какой-го осущей, сладкой тоскою преддвам я себе эту женщину, ее дыхвание, запах ее кожи. Метулся, было, к двери... Но тут же понял: нет, нельзя! Лучше йти так — не вида се. Иначе потом воспомявление о мей не вст ниес житы — ополест в пути, задионает.

Передай ей привет, — сказал я. — Пусть не забывает в всем остальным передай тоже. Всем вапись Оболенскому, і Бороде, в Вите. Хотя Витя и не терпит мензи... Я, между прочим, так и не понял: за что? И сейчас не понимаю. Что ов, обствению, портив меня менет?

- Да нет, усталю скязал Левнцкий, он не протяв тебя — он вообще протяв всех блатных. Не любит ях, что ж воделаемы? Но к тебе он за последнее время как раз непломо стал относиться. Особенно после того, как я ему показал твои стяхи.
  - Какне стихи?

— Ну, те, которые ты в тетрадку переписал — помнишь?

Когда-то я, валяясь в больнице, действительно, решмя зависать для памяти несколько новых стихотворений. Выпросил у Левицкого теградуу. И потом, уходя, забыл се, оставил ма тумбочке в своей палате. Развернувшиеся затем собятия были столь катастрофичны и стремительны, что мне вообще стало не до стяхов. Теперь, вспомнив о них, я проговорил небоежно:

— Чушь это все, старик, мура. Хотя, конечно... Слава Бо-

.гу, что хоть Вите понравилось.

— Не только Вите, но и мне, — ответил он веско. — Не прибедняйся, пожалуйста! Там есть запоминающиеся вещи. Особенно среди миниатюр. Тебе вообще удаются лирические пейзажи. Ну, вот. напоимер.

И он процитировал строки: «Выемка. Трещат морозы. След копытный — поутру... Видно, ночью ходят козы греться к нашему коструь. Или вог сще: «Илиа смотрит на мою планету. И в оперении рассвета трепещут и звенят стволы трех сосен тонких, словно это — три с Марса пущенных стрелыь Ев-Тюту — неплохо. Так что ты е пижонь, не комучествуй.

Он умолк. И потом:

Тетрадочку я сберег... возьмешь?

 Не знаю, — сказал я, — на штрафняке будет шмон все равно ведь отберут. А впрочем, давай! Пригодится в дороге на курево.

Ну, нет, — заявил он, — если так, я ее себе оставлю. И

знаешь, что я попробовал бы на твоем месте?

— Что же?

Послал бы стихи в какую-нибудь редакцию...

 Да ты что, смеешься? Кому они интересны — мои пейзажи? Там своих стихоплетов навалом. Нужна им эта самодетельность!

Я спорил, топорициска, возражал, но это все больше для виду. В действительности же разговор был приятен мие. При слове ередакция» у меня даже дух захватило... Все же я сдержался. И, помедлив, спросил безразличным, как мне казалось, голосом: — И... куда же, примерно, ты бы послал? Куда угодно можно... Например — в Красноярск. В

краевую газету, в местное отделение Союза Писателей. Да, Господи, вариантов множество!

 И ты думаешь, там заинтересуются стихами из лагеря? Зачем же — из лагеря? — удивился Левицкий. — У

меня на воле есть друзья, вот они и пошлют... Ну, как. —

мигнул он. - согласен? Лално. — сказал я. — попытайся. Если успеешь. Мы

вель с тобой — как на вулкане. Сам понимаещь. Сегодня жив. а завтра — жил.

 Ну, мой милый, об этом лучше не задумываться, сказал Левицкий. — Живи, как солдат! Наперед не загадывай. Суждено пропасть — пропадещь, не отвертищься. Но покуда еще цел, делай свое дело. Прорывайся к удаче. Используй каждый шанс. А там, как судьба решит! Все — в ее руке. В данном случае, если говорить о стихах, — то в твоей

руке... Что ж, пожалуй, — рассмеялся Левицкий. И положил ма плечо мне сухую крупную свою ладонь. — Считай, что это

тоже — рука судьбы!

Мы обнялись на прощание, и я заторопился. Этап уже давно собрался на вахте, и, как только я появился, — колонна дрогнула, загудела. Подскочил конвойный, щелкнул затвовом и завопил, срывая голос, сыпля сверхъестественными словами:

 Шляещься, мать твою. Ждать заставляещь, так — распротак... и всяко... Станови-и-сь!

55

# по острию ножа

Восемь суток гнали нас по тундре, по «черному» редколесью - к низовьям Енисея. Колонну сопровождал санный обоз. Впереди тащились розвальни с укрепленным на них пулеметом, сзади — замыкая шествие — ехало еще четверо саней. Там везли продукты, аптечку, все нехитрое имущество арестантов. И там же, в ворохе овчинных шуб, отсыпались, сменяясь, конвоиры.

Дии стояли милистые, метельные. Под ногами, змежо, шелестели поземки. По сторовам, в смежном молоке изыму, маячили шаткие островеркие сли. И бредя по сугробам, увазая в блекучих осмпах, и потом — ночуя в свету у костра я снова (в который раз уже) вспоминал стим отда и твердил про собя строку из его давнего каторжанского цикла: «Нас гонит бич судьбы по дикому безлюдько.»

Куда мы идем? Куда, куда?.. Никто не знал этого. Но было ясно, что место нам уготовано гиблое. Вокруг простиралась полярная пустыня, не потревоженная стройкой, не пахнущая

людьми.

И когда на девятый день пути возникли впереди очертания лагеря, — я содрогнулся, охваченный мрачными предчувствиями.

-Штрафияк располагался на возвышенности, на крутом и голом прибрежном яру. Вблизи не видно было никакого жилья. Единственное здание, находящеся на воле, неподалску от вахты, имело звно казариенный вид. Возле крытыца соха запорошенный снегом грузовик. Глухо постумнал движок. СЛагерь, очевидно, имел собственную электростанцию.) Из-за угла танулись провода, унывно позванивали на ветру и исчезали за кромкой дальней еловой гривы. Около казармы, от угла к углу, прохаживался часовой в тулупе. Второй часовой помещался на крыше; там была сооружена площадка с прожекторами в спаренными пулеметами. И все эти пулеметы и прожектора нацеленым были на зому, туда, где за двойным радом колючей проволоки копошилась густая воющая толпа.

Мы встречены были воплями, улюлюканьем, свистом.

— Ну, держись, малыш, — подмигнул мне Солома, попали мы с тобой в тентерь-вентерь. Это вот и есть то самое место, где девяносто девять плачут, а один сместех. Шпава тут озверслая, яростная. Штрафияк — одно слово! Хлебушек и табачок, выдать, в лаковых сапожках туляют.

Здесь мне суждено было провестя зиму в лего — вплють до следующей осени. Место это, действетсьно, оказалось таким, где «девяносто девять плачут»... Это выражение я знал давно, но лишь теперь понял истянный сто смысл. Жизиь навы была схудна и стращива. Кормили нас впроголодь — держали на строгорежимном пайке. А иногда и воясе не кормитя.... Дело в том, что хукия, хлеборека в прочие служебные помещения какоданысь в стороне от даверя — за досом - верстах в изги. Харчи доставлявляю отгуда на санях. В невогозду, во время буранов дорогу нереметало и снабаление на какос-то врски предъвалось. Тогда эсит оказативала смута: у вакты скользянье соти не беснующихся, одичалых от голода людей. В один из таких дией — после недавлей метели - наш этап как раз и прибыт сода? Подобиме стурати были нередки. И в бытность мою на этом штрафияке три раза дело доходилю до серьезных стольковений с начальством; по зоне били пулеметы со сторожевых вышек и с казармы — поливаль не еперкрестным отнем, рассемвая длодские сколища и наводя порядок. Этим, впрочем, и ограничивалась деятельность даминистрации. В таши внутрение дела охрана не вмешявалась, на работу нас не гоняли. Мы были полностью предоставлены сами собе.

Пагерь был невелик и набит людьми до отказа. Блатные кишели ядесь, как пауки в банке, и были столь же суетны и смирелы. Исполненные отчазиния и толодной тоски — напрочь отрезанные от остального мира, — они постепенно утрачивали былую спайку и превращались в разномастный сброд. Кодла распадалась. Привъчные свзяи рушились. Взаимная вражда и беспрерывные ссоры столовилсь явлением общим, обыденным. И нередко ссоры эти заканчивались поножовщиной... Резня между своими — это было делом неслыханным! Как-то раз мы с Соломой (а имя знаменитого, старого этого медвежатника пользовалось весобщим уважением) созвали специальное толковище и попробовали, было, урезовить штрафников — напомнить им о святых традициях... Но затея эта не уважаей: нас посто не захотели случать.

В таких условиях, — размышлял в удрученно, — ни о какой поддержке восставшим и речи быть не может. Здешнюю охрану так просто с налега не возьмешь. Тут нужна организованияа сила. А с этими подонками — что я могу? Если даже и будет мне дан ситилал, вряд ли с сумею сплотить их,

подчинить общей идее.

Я не знал, когда и как дойдет до меня весть о восстании. И, честно говоря, не очень-то верил в него. Но все же ждал условленного сигнала. И часто думал о Косте Левицком и о всех его друзьях.

Что с ними? Как они там живут? — беспоконлся я, — да и живы ли они еще? За последнее время я крепко сблизвлся с политическими, сроднился с ними, и теперь мне не хватало их общества. С какой радостью я встретился бы вновь с Ле-

вниким или со Штильмарком! К сожалению (а вернее, к счастью, — для него лично), Роберта на нашем штрафияке не оказалось. Как я выяснил, партия, в которой накодились ои, Профессор и грузинский кизкэ, попала в иной лагерь. Тоже, в общем-тю, строторежимный, но все же—в более пристойный, не такой жуткий, как этот. Там они, очевидю, осели, приспособлилсь; ушли, как покорится, в камыш.

Они ушли — и сдинственной памятью о друзьку остапась книга Штильмарка, та самая, которую он вручил мне когдато в на чале нашего знакомства. На титульном листе, под заголовком «Оформление и производство газеть» значился автограф Роберта. А в инжим углу страницы — рукою Профессора — изображена была фигурка человечка с растопыренными, ломаными чергочками рук и согтумым дугою ногами. Титантскими падающими буквами под фигуркой было вывепаето «калай» — что на жалорое означает: «мил»

Как это ин удивительно, книгу во время обыска не отобрали. Оставили мне. Охранников, вероятно, смутило то обстоятельство, что это — учебник по журналистике. А ведь журналистика у нас — дело сугубо партийное!

Итак, я пронес учебник в зону. И долгое время (валяясь на нарах в затхлом бараке среди всеобщей брани и сумятицы) читал эту киигу, разглядывал ее и старательно, от нечего делать. заучивал тазетные обозначения и телмины.

лать, заучивал газетные соозначения и термины. Фраза Роборта о том, что журналистика — путь в литературу, запомизиась мне накрепко. И также запали мне в душу прощальные слова Левицкого: «Покула цел — делай свое дело, прорывайся к удаче!» В сущности, оба они говорили ебсином... Они веозная в менк! И за это в был им благоласне.

Я ждал хоть какой-нибудь весточки от Левицкого... И дожлался в конце концов.

В первый раз это случилось на исходе зимы — после масленны.

Масленича, кстати сказать, ознаменовалась у мас очерехноголдовкой. На сей раз виною всему был не бурват, а нтрадиционный этот праздник. Перепившаяся администрация попросту забыла о нас. И опять бесновалась и выла у вахты толла, и спова были по зовен пулеметы. И долго потом лежали в предзоднике трупы заключенных, сваленные там грудою, как дрова. Убитык было пятеро, ранееных же — вдвое больно И вот, несмотру на то, что лагерь наш — суля по всему — был лагерем смертников (недаром его и соорудили в такой глуши, в стороне от жилья!), несмотря на это, пострадавшим все же смазали необходимую помощь. (На сей счет, очевидно, существовали какие-то специальные инструкции.) Откуда-то прибыли вдруг лекари, санитары, и в зоне — в течение недели действовал открытый медлункт.

Среди прибывших к нам врачей оказался один дантист. К нему-то я и обратился, мучимый зубами. Последнее время они сильно донимали меня, не давали житья. Я несколько раз скандалил, добиваясь врача — подавал заявления, — однако все было безрезультатив. Теперь я, наконец, решил воспользоваться случаем! Дантист — маленький, сухощавый, в железных очках — аккуратию записат мое имя, фамилию. Усадил на лавку. И затем привычным движением раздвинул мие пальщами губы.

- У вас, мой друг, сказал он, не столько зубы болят, сколько десны... Ярко выраженный скорбут.
  - Это что ж такое?
  - Ну, говоря попросту, цинга.
- Ай-ай, встревожился я, этого только не хватало! И чем же скорбут лечат?
- Витаминами, усмехнулся он, свежими фруктами, овощами...
  - Вы что, нахмурился я, смеетесь?
- Конечно! Он дернул плечами. А что еще остается? Но если ук говорить серьезно, то я посоветовал бы вам жвойный отвар. Приготоваять его несложно. Я распоряжусь. Напиток это мало приятный, но принимать его надо обязательно. Учтите — обязательно! У вас уже начинают шататься мекоторые зобы.
- Вот они-то, вероятно, и ноют, заметил я, сколько их?
- Да немало. Он еще раз загляшул мне в рот помопался там. — Вот... И здесь тоже... Итого, ровным счетом,
- Круглая цифра, пробормотал я, отплевывансь и кряхта. Все это время в помещения толкальнос санитары. Теверь они вышли, и ми с врачом остались один. И тогда, вплотную приблизив ко мие лицо, он проговорил с особой визтичестью.
  - Есть еще в другая круглая цвфра восьмерка!
  - Восьмерка? повторил я, невольно привстав.

- Сидите, сидите, шепнул он строго. Вам привет от Левицкого.
- Ну, что он? Как? заторопился я. Как вообще дела?
- Как обычно, ответил врач уклончиво. Многого з вам не могу сообщить, не уполномочен. Но есть одна новость, которую он меня специально просил передать вам. Специально! Ваши бумаги уже отправлены. Ушли по назначению — в Класноэлсс!
- Какие бумаги? не понял я, погодите... Но тут же я сообразил в чем дело; очевидно, речь шла о моих стихах. Эта новость от Кости?

Да, да. Именно от него.

- И больше он ничего не хотел мне передать?
- и оольше он ничего не хотел мне передать:
   Пока нет. Ну а в дальнейшем будет видно... Ждите!
- Послушайте, сказал я, нельзя ли как-нибудь наласть постоянную связь? Вы же сами понимаете, какая тут обстановка. В данном случае нам с вами — если так можно выразиться — повезло... Но ведь рассчитывать на подобные эксцессы нелепо! Неужели у вас нет какого-либо надежного способа?
- Есть, ответил он. А как же! Оглянулся ма дверь, поджал губы. — Возчик, который привозит сюда продукты — наш человек... Шепните ему свой код. Назовите пифоу.

И уже другим голосом (потому что в комнате опять появились сторонние лица) сказал, протирая тряпочкой окуляры:

— Хвойный отвар — весьма действенное средство! Но учтите: употреблять его надо регулярно. Без кривляния, без фокусов. Регулярно! Иначе никаких жалоб мы принимать ис булем.

Следующее известие дошло до меня нескоро. И принес его не возчик, а начальник нашего лагеря.

Он явился в зону поздним вечером, сопровождаемый миогочисленной святой из надзирателей. Все они были явно под кмельком.

Штрафинков выгнали из бараков — собрали у вахты. И здесь, надсаживаясь от крика, начальник объявил нам о том, что группа заключенных, повинимх в подпольной антисоветской деятельности недавию, особым совещанием приговорена к высшей мере социальной защиты — расстрелу!

Ему подали бумагу. И загораживаясь ладонью от косых солнечных лучей (было уже лего, давно наступна полярный день и над горизонтом — не загмелаясь — бессовно кружило косматое сплющенное светило), загораживаясь и морщась, он зачитал миела пригохоресных.

Среди них оказались все мон друзья из цээрэмовского комитета: Левицкий, и Борода, и Витя, и старый переводчик, и потомок опальных князей Ободенских, и зубной врач — тот самый, с которым я виделся недавно... Перечень этот занял немало времени. Начальник дочитал список до конца. И добавил с перелойной натугом.

— Приговор приведен в исполнение! Вот так. Сделайте из этого выводы для себя.

этого выводы для ссоя. 
Население лагеря в эту ночь долго не могло успоконться: 
известие, принесенное начальником, взбудоражило всех. 
Влатных прежде всего поразил сам факт существования на 
нашей стройке активного политического подполья. О нем 
ведь, по сути дела, не знал пикто — помимо меня, Соломы и 
еще троих надежных урок из ЦРМ, с которыми я успел потолковать в свое время... И покуда шпана гудела и волновалась, обсуждаву услышанное, мы — все пятеро — собрались на 
моих нарах в углу, в затишье. Усдинились там и тоже предались размишлениям. Как это произошло? Почему? По какой 
причине? Вероятно, их кто-то предал, настучал. А может 
быть, случилось именно то, что я и предсказывал с самого 
начала: каким-то образом все их списки попали в чужие руки...

- Но ты уверен, спросил тогда Солома, уверен в том, что наших имен там не было?
- Ну, во-первых, сказал я, если б они там были то нас бы здесь уже не было!
- Пожалуй, раздумчиво покивал Солома, это резонно.
- Единственный, кто значился в списках, я сам! Правда, не под своим именем, а под шифром... Ни имени, ни клички я, слава Богу, им не дал, вымарал; чуть не перессорился со всеми.
- А все же, поберегись, проворчал один из урок, по прозвищу Седой, — чем черт не шутит? Вдруг кто-нибудь да раскололся... Они, фрайера, народ на расправу жидкий.

Эк, браток, ты этих ребят не знал, — сказал я, — ка-кие были люде! Кремень! Нет. в них и уверем. На и как, соб-

ственно говоря, тенерь беречься?

— Ну, котя бы — не отзывайся на шифо, — сказал Солома, — вообще забудь о нем, понял? И не вздумай обращаться к этому возчику. Может быть любая провокация... Имя, допустим, следствию неизвестно, но ведь инфра-то в списках есть! И стоит она там под литерой «v» — уголовник. Вот на эту цифру и будут тебя ловить — как на крючок.

 О, проклятье! — я даже застонал. — Ну, почему, почему у меня такая доля? С самого начала, с сорок седьмого года, за мною ходит по пятам то сучий нож, то новая статья... И срок-то небольшой, и осталось сидеть совсем немного — и все равно, все равно... Ни минуты отдыха, ни единого просвета!

 — А ведь и верно, — протяжно сказал Солома, — тебе же, малыш, скоро освобождаться!.. Сколько еще осталось?

 Немного, — отмахнулся я, — боюсь говорить. Никола Бурундук вот также размечтался о свободе, — а через десять минут поп пулю уголил.

 Да-а, — пробормотал седой. — Чума прав, конечно. Наша жизнь, как генеральские погоны, — без просветов.

 Или как в сказке, — прибавил кто-то, — чем дальше, тем страшней.

 Или как в самолете. — сказал Солома. — тошнит, а не выдезешь.

 Или же как картошка. — заключил я. — если сразу не съедят — потом опять посадят.

Но окончания моего срока оставалось, действительно, немного — всего ливы гол! Свобола приближалась, брезжила... И все же в с каким-то суеверным упорством избегал о ней говорить и даже думать. Да. да. даже думать о ней я порово боялся — и неспроста!

Я вень шел все время по краю беды; по самому красшку. но острию ножа... Балансировал на этом острие и в любой

момент мог оступиться, сорваться.

В конце сентября, когда уже полыкал, осыпаясь, полявный осинничек и багровели редкие кущи берез, и в синеве над ножизми Енисея — тянулись и такая лебединые косяки, в эту пору штрафияк наш внезапно и странно преобразился.

Если разъние нас морили голодом, — то теперь вируг начали кормить до отвала. Трехсотграммовую найку отменили: хлеба стали давать вволю (большую буханку — на двоих!). Изменнися и приварок. Вместо прежней жиденькой болтушки из отрубей появилась (причем — в изобилии!) густая перловая баланая и овсяная каша. Штвафной истребительный

лагерь как бы превратился в санаторий.

Раздобревшие, отухшие от еди и безделья, блатные слонялись по зоне и недоумевали: что же, собственно, творится? Может быть, Сталин решлл объявить всеобщую акнистию и это — первый знак грядущих благостных перемен? Или, может, в стране изменялаеь власть? Сталин умер, и пришло новое правительство? Разговоров на этот счет было множество. Догадки высказывались самме фантастические. Большинство склонялось к мысли о новом правительстве. И только старые, матерые уоки не разделяли общих востортов.

— Вот увидите, — пророчествовал Солома, — это все не к добру! Тут какой-то подвох... Какая-то подлость... Не может быть такого правительства, чтобы оно зазря кормило! Этот

овес еще нам боком выйдет, ребятишки.

И он, поднося ко рту ложку с кашей, — недоверчиво, с опаской поглядывал на нее.

И однажды утром штрафняк опустел; нас повели к реке, вогрузили в крытые баржи... Спустя неделю мы были уже в Дудинском порту — вблизи Карского моря. И только там наконец-то поняли в чем дело: этап наш, оказывается, предвыжчался для отповяки на Новум Эсмлю.—в утольные шахты!

На полярном этом острове (расположенном в Ледовитом океане, за сомидесатой паралилелью) условия были таковы, что выдерживал их не каждый. Там требовались крепкие руки. Лядей для новоземельных рудивкою отбирала сообая комиссия. И нас, как выяснилось, откарылявали специально жев нее!

Не только я один, все тогда были в панике. Все понимали, что Новая Земля — это конец! Для тех, кто попадал на этот остров, возврата назад уже не было. Не могло быть.

Нужно было как-то спасаться. Но — как? Я не знал... Эато друзья мон сообразили сразу.

В сущности, единственной прячвной, по которой комиссим могла отверичуть любого из вас (несмотря на наши сытые жоснящиеся морды), была — болезнь. Особенно болезнь вифекционная, заразная. И вот блатные в спешном порядке стазии превращаться в сифытиятков и чахоточных. Делается это в общем-то просто. Для того, чтобы получилях, например сифилис, — необходимо прижечь горящей мапиросой член — самую головку... В итоге образуется язвочка — ну, а все остальное зависту яже от актерского мастерства! Этим способом как раз и воспользовалсе Солома. Я же не рискнул — пожалел себя — и предпочел имитацию туберкулеаз: наососа из десен кровь и потом беспрерывию плевалса в присутствии начальства; хрипел, задыхался, хватался за грудь. Некоторые из блатных изображали эпилептиков, бились в припадках; это тоже вссым ауфектно. Нужно только не забывать пускать изо рта пену; для этого вполне годится вростое банное мыло.

Конечно, будь у комиссии больше времени в запасе, она, без сомнения, разобралась бы во всем. Но возиться с нами, дожилатся результатов анализов она уже не могла. Осень кончалась; с Карского моря накатывали низкие, седые, отягченные снегом тучк. Наступила пора предзимних штормов. А заденние широты славятся ими.

В результате почти половина нашего этапа спаслась от беды — осталась на материке. Остался и я. На этот раз мне вовезло!

И вскоре опять я сидел в барже, в закрытом и смрадном трюме. И снова вокруг меня бурлила шпана. И опять я терялся в догадках, не зная, куда на этот раз меня гонит судьба. И ше мог, не смел поверить в близкое свое освобождение...

Я поверил в него лишь тогда, когда караван наш прибыл в Красноярск — на пересылку.

Здесь я провел все последние месяцы. Причем — сравинтельно тихо.

Растерав почти всех своих старых друзей, я уже не тянулся к новым, держался особняком. Все последнее время общался в в основном с одним только Соломой. От него я не скрывал шчего. Он был единственным из здешних блатных, кто мог меня понять по-настоящему. (Недаром же, не эря являлся он — во его осбетвенным словым — ценятелем Ессенната.

И я сказал ему как-то, в поздний час, за кружкой чифвра:
— Знаешь, дружище... С меня хватит. Первый мой шаг на
свободу — и я уже не блатной!

— Но что ж ты будешь делать? — наморщился ов.

Попробую писать... Может — получится.

— A если — нет?

Я ничего не ответил на это. Да и что я мог ему сказать? Я вежь и сам не был им в чем уверен.

- Ну, а если не колучится, настойчиво проговорил Солома, — токра как же? Литература — дело темное, путаное. Там многое от везения зависит, от того, какая выпадет карта. И выбиваться там нелегко! Взять того же Есенина...
  - Однако он выбился!
  - Но ты же не Есенин.
- Почем знать, усмехнулся я. Да и вообще, дело не в этом. Просто я дальше так не могу. Не хочу. Нет сил. Понимаешь?!
  - Стало быть, ты точно завязываешь?
  - Да.
  - Кому-нибудь уже говорил об этом?
  - Пока только тебе.
- И правильно, кивнул Солома, помалкивай. Покуда звонок не прозвенел — сиди тихо, не залупайся.
- Но почему? возмутился я, почему я должен молчать? Ведь завязать — честно завязать — по нашему закону имеет поаво каждый блатной?
- Что закон. Он уныло махнул рукой. Что закон! Времена теперь не прежине. Жестокие времена настаит. В нинешних условиях кто не с нами — тот против. . Тебя могут упрекнуть в том, что ты отрекаешься от блатной веры в самый трудный момент — попросту говоря, предаешь насвсех... И что ты на это возразишь?
  - Трудно возразить, поежился я.
- Вот то-то! Потому я и говорю: не специ... Когда нужно будет, я сам объявлю блатным.

Он помолчал в задумчивости. Заглянуя в кружку. Шумно отклебнул из нее. отпулся. И поднял на меня глаза:

- И потом... Мы же еще не сделали дела! Ты забыл про Николу Бурундука? Помнишь его последнюю просьбу? Или нет — забыл?
- нет засыл?

   Ну, что ты, забормотал я в замещательстве, как ты мог понумать? Конечно, не забыл, все помню!
- Но я действительно забыл... И теперь оправдывался со

И так до последнего дия, до самото «звоека» был я прикован к коди, е мог развазаться с бытатимы. Восстановть Няком в правах оказалось ислеткой задачей... Но все же в справился с ней. Следал это — на помин ето душят Выли и другие дела; все они обсуждались на общих шумных сходках. И я высодел там до конца. Ляны в явкаре 1932 года (за дель до мосто освобождения): остоялось томовище, на котором я уже не мог присутствовать; речь шла обо мне! Решалась моя судьба... И покуда она решалась, я слонялся под окнами воровского барака — и с тревогою, с беспокойством прислушивался к долетающим оттуда голосам.

Толковище было долгим и бурным, и закончилось оно неожиданно.

На пороге появилась сутулая фигура Соломы. Длинное лицо его морщилось, лунообразный рот улыбался. Поманив меня пальцем, Солома сказал:

Взойди-ка, голубок, в помещение.

И когда я взощел. — он небрежно мотнул головой, указывая в угол:

Вот, смотри. Это для тебя!

В углу пестрой грудою были навалены тряпки - костюмы, сапоги, свитера. Тут же топорщился раздутый, набитый пол завязку мещок. Поглядывая на него, я спросил растерян-HO.

— Это что? Зачем?...

 — А затем, что ты теперь — не блатной, — сказал Солома. — Ты же сам говорил: «первый мой шаг»... Так вот, пусть этот твой шаг будет спокойным.

Но куда мне столько?!

 Не захочешь носить — продащь! Барахлишко нынче в цене... Главное, чтобы ты по дороге не нашкодил — не засекался по пустякам. Гореть теперь тебе нельзя. Играй чисто. малыш, играй чисто.

И что-то, очевидно, заметив в моем лице. - Солома добавил строго, почти угрожающе:

Не смей отказываться. Бери все! Сходка решила...

— Что же она решила?

Она решила: быть тебе поэтом!

Париж, 1969-1972 гг.



### ОГЛАВЛЕНИЕ

| Часть 1. Сучья война               | ა   |
|------------------------------------|-----|
| <b>Часть</b> II. Шторм над Россией | 57  |
| Часть III. Королева Марго и другие | 149 |
| Часть IV. День рождается из тымы   | 235 |

# Пемин М.

П 30 Блатной: Роман. - М.: Панорама . 1991. - 368 с.

ISBN 5-85220-118-9

Михаил Демяя (1926—1984)— современный русский викатель, сыя крупного советасного ровенатальных. В 1937 год потерям отва, робряжитал, во время второй мировой войны после двудствето прорывного заключения служия в доман; после войны в связи с угрозой «автоматическогоновторного ареста серыванся в утоловном подолять. В 1947 году был гремателье (сылкой). В последующей загражения переда с последующей ратремателье (сылкой).

После оснобождения изчал печататься сначала в сибирской, затем в центральной прессе. В СССР выпустка четыре сборника стихов и книгу прозы. С 1968 года Михана Демин жил во Франции. За эти годы он опубликовал несколько книг автобнографического характера, имевших широкий услек в Европе, Америке и Японии.

Д 4703010100-256 088(02)-91

**ББК 84** 

### Михаил Демии

#### БЛАТНОЙ Редактор Г. Ридинова

Худож, редактор В. Щербань Техп. редактор В. Артамонова Коррскторы С. Плисова, И. Нагибина

Подп. в печать 13.05.91, Формат 54 x 108 1/32. П. п. 11.5. Усл. п. в. 19.32. Усл. ар. отт. 19.35. Уч. чад. л. 20.614. Изг. 26 04500024. Тарак 200 000 савественный ставет и пред 26 04500024. Тарак 200 000 савественный ставется учественный с

## Уважаемый читатель!

Издательство «Панорама» не разделяет точку зрения автора в трактовке и оценке отдельных явлений и событий, приводимых в романе Михаила Демина «Блатной». Права на воспроизведение этого издания любезмо предоставило американское издательство RUSSICA PUBLISHERS, INC.



